



20 Ch. A3 UM. A50 Ch. A3 UM. Majournaman

М. Ялихановь-Яварскій

9 2 93, A 49

# ПОХОДЪ ВЪ ХИВУ

(КАВКАЗСКИХЪ ОТРЯДОВЪ)

**HOF MAJEHO** 

1873

степь и олзисъ

1496(1)

+0本04



С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Паровая Скоропечатня **Я. И. Либерман**а, Фонтанка, д. № 86 **1899** 

Проварано 1937 г.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 27 Іюня 1898 года.



## бглавленіе.

|      |                                                                                                                                                                               | CTP. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | Предисловіе.                                                                                                                                                                  | 1    |
| I.   | Встръча съ лейтенантомъ Штумъ и прибытіе въ Темиръ-                                                                                                                           |      |
| II.  | Ханъ-Шуру                                                                                                                                                                     | 1    |
| III. | Общій видъ лагеря Кавказцевъ                                                                                                                                                  | 4    |
|      | бурунскіе кододцы. — Первый вечерь въ лагеръ. — Театръ Киндерлинская жизнь. — Комары одольли! — Охота за фламинго. — Саперъ и его Оффинбаховщина. — Аулъ. — Киргиз-           | 11   |
|      | скія женщины: ихъ бользнь и предсказаніе нашей гибели.  Вліяніе Хивы, бъгство мангышлакцевъ, недостатокъ верблю-                                                              |      |
|      | довъ и ихъ распредъленіе по ротамъ. — Набъгъ на Киргивовъ, — Снаряженіе людей. — Сила отряда. — Парадъ и мо-                                                                  |      |
|      | лебствіе. Напутственныя слова начальника отряда. — Выступле-                                                                                                                  | 01   |
| V.   | ніе 1-й и 2-й колоннъ. — «Ребячество»                                                                                                                                         | 21   |
| -    | Каунды                                                                                                                                                                        | 32   |
| VI.  | Безводная степь и навыкъ степняковъ. — Миражи. — Случайная встръча съ войсками и ихъ критическое состояніе. — Промахъ штаба. — Оплошность начальника и катастрофа. — Походный |      |
|      | порядокъ въ степи. — Убыль верблюдовъ. — Слѣды первой ко- лонны, и ея бивуакъ въ Сенекахъ. — Аварскій и ночлегъ у                                                             |      |
|      | Апшеронцевъ                                                                                                                                                                   | 41   |
|      |                                                                                                                                                                               |      |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CTP  |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| VII.  | Утро слъдующаго дня и лихорадочная жизнь у колодцевъ. —<br>Характеристика Киргизовъ. — Сенеки. — Послъдствія 18-го                                                                                                                                                                   |      |   |
|       | числа. — Исправленіе ощибокъ и уменьшеніе отряда. — Извъстіе                                                                                                                                                                                                                         |      |   |
|       | о результать набъга и слухъ объ отравленіи колодцевъ                                                                                                                                                                                                                                 | 5    | 8 |
| VIII. | Осторожность солдать. — Дорога въ Бешъ-Окты, — Сакса-<br>улъ, — Возня съ верблюдами. — Соединеніе съ авангардомъ, —<br>Бешъ-Октинскій редугъ, вода и ея вліяніе. — Песчаные холмы                                                                                                    |      |   |
|       | и ихъ обитатели. — Ураганъ. — Добыча и минеральная вода.                                                                                                                                                                                                                             | . 6  | 6 |
| IX.   | Шиферныя горы и желъвистый ручей. — Гигантская скала и сланцевые шары. — Сърные колодиы. — Снова пески и отсталые. — Киргизское кладбище. — Наши карты. — Чакырымъ. — Сай-Кую. — Мавзолей степнаго вигязя и образецъ киргизской                                                      |      |   |
|       | скульптуры. — Бусага и его гроть                                                                                                                                                                                                                                                     | 7    | 6 |
| Х.    | Подъемъ на Устъ - Юртъ и дальнъйшій путь. — Колодевьмонстръ. — Находка Незабвеннаго и признаніе «единовърцу». —                                                                                                                                                                      |      |   |
| XI.   | Прибытіе въ Ильтедже                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 8  | 6 |
|       | жары.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9    | 8 |
| XII.  | Путь до Алана и общее впечатлѣніе Устъ-Юрта. — Табынъ-Су и недоразумѣніе. — Первые плѣнные и первое извѣстіе объ отрядѣ Веревкина. — Измѣненіе маршрута съ цѣлью сближенія съ Оренбуржпами — Барса-Кильмасъ. — Аланъ и его цистерна. — Туркменское преданіе о походѣ киязя Бековича- |      |   |
| WITT  | Черкасскаго                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 10 | 3 |
| AIII. | Первая кровь и добыча авангарда, — Недостатокъ продовольствія. — Песчаный буранъ. — Духъ отряда и отзывъ о немъ иностранца. — Предписаніе о соединеніи и письмо генерала                                                                                                             |      |   |
|       | Веревкина. — Въ положении утопающихъ.                                                                                                                                                                                                                                                | . 11 | 5 |
| XIV.  | Выступленіе изъ Алана. — Пески Барса-кильмасъ. — Горькій щенокъ и новый видъ саксаула. — Киргизскій «Терекъ». — Джакши-Ербасанъ. — Ночное блужданіе и «гадкая впадина». —                                                                                                            |      |   |
|       | Несостоятельность форсированныхъ движеній                                                                                                                                                                                                                                            | . 12 | 6 |
| XV.   | Двѣ неожиданныя картины и слухъ о миролюбіи хана. — Вто-                                                                                                                                                                                                                             |      |   |
|       | рая попытка ночного движенія и новая неудача съ чортовою дюжиной. — Учъ-Кудукъ. — Послѣдній переходъ и первые                                                                                                                                                                        |      |   |
| E S   | признаки оазиса. — Чинкъ, бассейнъ Айбугира и Кара-Гумбетъ                                                                                                                                                                                                                           | . 13 | 3 |
| XVI.  | Переходъ черезъ Айбугирскую впадину Каразукъ и два                                                                                                                                                                                                                                   |      |   |
|       | часа въ кибиткъ важиточнаго Каракалпака.                                                                                                                                                                                                                                             | . 14 | 4 |

| XVII.  | Погоня за Оренбуржцами. — Съверныя окрестности Кунграда и башня сумасброда. — Кунградъ и Киргизъ-комендантъ. — Первые Оренбуржцы. — Домъ губернатора, дыни, одиннадцать обезглавленныхъ труповъ и участіе въ экспедицій судовъ                                                                         |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        | аральской флотилии                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 151 |
| XVIII. | Южная окрестность Кунграда. — Генералъ Веревкинъ и Орен-<br>бургскій отрядъ. — Ночлегъ на Огузъ и «финалъ» степнаго                                                                                                                                                                                    |     |
| XIX.   | похода.  Соединеніе отрядовъ. — Кіятъ-Ярганъ и дальнъйшій путь. — Ночной плънъ и утренній смотръ. — Войска Инака, камыщи и непріятельскій лагерь. — Восточная красавица. — Встръча съ Хивинцами и первое дъло. — Окрестности Ходжали и состояніе мъстной агрикультуры. — Ходжалинская депутація, сдача | 162 |
| XX.    | города и кавказскій вечеръ                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|        | Дневки и сношенія съ жителями                                                                                                                                                                                                                                                                          | 189 |
| XXI.   | Путь до Мангита. — Депутація Чоудуровъ. — Первыя извѣстія объ отрядѣ Туркестанскомъ и о возвращеніи полковника Маркозова. — Свѣдѣнія о Туркменахъ. — Ночная тревога у Аму-Дарьи. — Киргизы съ повинною. — Бентъ и причина осуще-                                                                       |     |
| XXII.  | нія Айбугира. — Мангитъ и «черная страница»                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| XXIII. | наго совъта                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 214 |
|        | козова. — Неожиданная остановка. — Клычъ-Ніязъ-бай и кавалерійская экскурсія на его лѣвомъ берегу. — Неудачный мость. — Дальнѣйшее движеніе и старое русло Аму. — Кятъ-                                                                                                                                | 000 |
| XXIV.  | Кунградъ и его крѣпость                                                                                                                                                                                                                                                                                | 226 |
|        | угонъ верблюдовъ. — Авангардныя развлеченія подъ Хивой                                                                                                                                                                                                                                                 | 236 |
| XXV.   | Движеніе къ Хивѣ и общее настроеніе. — Первыя трофея-<br>пушки. — Неудачная погоня ва третьимъ орудіємъ и мои впе-<br>чатлѣнія. — На перевявочномъ пунктѣ. — Оригинальныя пули                                                                                                                         |     |

|         | и хивинская депутація. — Революція въ городѣ, новый ханъ и бъгство стараго. — Отвътъ генерала и пересуды офице- |     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|         | ровъ. — Письмо генерала Кауфмана.                                                                               | 247 |
| XXVI.   | Прибытіе туркестанцевъ, встръча генерала фонъ-Кауфмана и                                                        |     |
|         | и его условія. — Послъднія дъйствія генерала Веревкина. —                                                       |     |
|         | Свита главнаго начальника экспедиціи и его торжественное                                                        |     |
|         | вступленіе въ Хиву. — Обращеніе къ войскамъ и къ депутаціи. —                                                   |     |
|         | Телеграмма Государю. — Достопримъчательности Хивы                                                               | 269 |
| XXVII.  | Размѣщеніе отрядовъ и первые дни подъ Хивою. — Возвраще-                                                        |     |
|         | ніе хана, уничтоженіе рабства и судьба освобожденныхъ. —                                                        |     |
|         | Двъ тревоги. — Іомутскій походъ и дъло близъ Чандыра. —                                                         |     |
|         | Слухи, толки, военный совъть и движение всъхъ отрядовъ                                                          |     |
|         | къ Іомутамъ                                                                                                     | 278 |
| XXVIII. | Положеніе оставшихся подъ Хивой. — Послы Бухарскій и Ко-                                                        |     |
|         | канскій. — Свиданіе съ Хивинскимъ ханомъ. — Письма Кауф-                                                        |     |
|         | мана и его возвращение въ Хиву                                                                                  | 288 |
| XXIX.   | Мирный договоръ, новое политическое положение ханства и                                                         |     |
|         | обратное выступленіе войскъ. — Головачовъ и Кауфманъ. —                                                         |     |
|         | Недъля на каюкахъ и заложение Петро-Александровска. —                                                           |     |
|         | Финалъ                                                                                                          | 297 |

## Предисловіе.

Въ началь 1873 года возгласъ «въ Хиву!» раздавался въ средъ военной молодежи Кавказа точно «за Рейнъ!», облетъвшій всю Германію предъ войной семидесятаго года. Возбужденіе было необычайное. Мъсяца еще за два до похода, въ клубахъ, въ ресторанахъ и въ гостиныхъ Тифлиса только и слышалось о Хивъ, и офицеры пускали въ ходъ всъ пружины, чтобы только добиться назначенія въ одинъ изъ экспедиціонныхъ отрядовъ. По обыкновенію, многіе стремились, конечно, въ такъ называемый «крестовый походъ» или походъ за крестами. Но предстоявшее движеніе нашихъ войскъ представляло интересъ и помимо этого. Я помню въ одномъ домѣ такой эпизодъ:

- Поздравьте, ъду сегодня жеl. Какъ вы думаете, куда? воскликнулъ офицеръ, влетая въ кабинетъ съ необыкновенно сіяющею физіономіей.
- Въ Петербургъ? спросилъ хозяинъ, пожимая руку своего пріятеля.
  - О, нътъ, гораздо дальше, въ Хиву!
- Ну что-жъ, конечно, привезете оттуда, быть можетъ, и нъсколько крестовъ... Но неужели вы серьезно рады?.. Въдь

вы мѣняете, быть можетъ, цѣлый годъ жизни на какое-то цыганское шатанье по безлюдной пустынѣ!.. Признаюсь, я не совсѣмъ понимаю вашу радость...

- А понять меня, замътилъ гость, - не трудно, или по крайней мфрф такъ же легко, какъ медика или всякаго другаго спеціалиста, ищущаго практики... Ну что такое, скажите пожалуйста, военный, никогда не бывавшій на войнъ, какъ не архитекторъ, напримъръ, который ничего не построилъ въ своей жизни?.. У такихъ военныхъ жажда дъятельности болъе существенной и разнообразной тымь болые должна быть понятна, что, въдь, вы знаете, что такое офицерская жизнь въ мирное время!.. Да помимо этого, труды и опасности, сопряженные съ боевою жизнью, составляють даже приманку для тъхъ, кто не успълъ еще разочароваться въ своихъ надеждахъ. Но въ настоящемъ случав это далеко не все. Весьма простая, повидимому, военная задача нашихъ отрядовъ усложняется предстоящею имъ борьбой съ природой... Если же припомнить тв неудачи, которыми сопровождались наши прежнія экспедиціи въ Хиву, новая попытка къ решенію старой задачи, еще до сихъ поръ кажущейся для многихъ неразръшимою, представляетъ не малый интересъ... Затъмъ, несмотря на три военныя экспедиціи и одиннадцать дипломатическихъ агентовъ, отправленныхъ нами въ Хиву съ начала XVII стольтія, что мы знаемъ о ней кромъ того, что зналъ еще Пстръ Великій?... Следовательно предстоитъ увидеть новый край, новый народъ со своеобразною культурой. На нашихъ, такъ сказать, глазахъ будетъ сдернута та завъса, подъ которою скрывается эта страна, какъ terra incognita... Все это дълаетъ понятнымъ даже желаніе многихъ въ качествъ туристовъ участвовать въ предстоящемъ ноходъ... Согласны? Что касается лично меня, -- мои бродяжническіе инстинкты возбуждены на этотъ разъ какъ нельзя болће; мое воображение рисуетъ въ заманчивыхъ краскахъ даже тв испытанія, безъ которыхъ я не представляю себъ похода въ безводной пустынъ. Словомъ, меня непреодолимо тянетъ въ полудикую Среднюю Азію, какъ въ Африку, въ Австралію, какъ всюду, гдѣ я не былъ, и годъ, который, быть можетъ, я проведу тамъ, будетъ для меня не потеряннымъ, а настоящимъ годомъ жизни...

Я привелъ эти слова именно потому, что они довольно върно формулировали то, что было на устахъ или въ мысляхъ военнаго люда, стремившагося въ Хиву. Я также всецъло раздълялъ этотъ взглядъ, и главнымъ образомъ трудности, сопряженныя съ движенемъ въ эту заколдованную страну, мнѣ казались тогда, въ бурные дни молодости, заманчивыми въ такой степени, что наконецъ въ числъ другихъ и я почувствовалъ себя какъ бы наэлектризованнымъ и ръшился проситься въ ноходъ...

Я состояль тогда для особыхь порученій при Е.И.В. Главнокомандующемъ Кавказской арміи, который быль временно въ Петербургъ. Поэтому я обратился съ своей просьбой къ его помощнику, ген.-ад. князю Д.И.Святополкъ-Мирскому.

— Я васъ совершенно понимаю, отвътилъ князь, — и, будь я молодой офицеръ, охотно принялъ бы участіе въ предстоящемъ движеніи на Хиву... Походъ объщаеть быть далеко не легкимъ, но зато и интереснымъ... Протелеграфирую Великому Князю, дай Богъ успъха!..

На другой же день было получено разръшение Его Высочества командировать меня въ составъ Мангышлакскаго отряда. Объявляя мнъ эту радостную въсть, князь прибавилъ:

- Но смотрите, вамъ нельзя терять теперь ни одного часа: отрядъ выступаетъ изъ Киндерли 2 апръля. Осталось, слъдовательно, 5 дней, и за это время вы должны переброситься черезъ Кавказскій хребстъ и переплыть море, т. е. пролетъть съ лишнимъ тысячу верстъ. Иначе опоздаете.
- Я не потеряю, ваше сіятельство, ни одной минуты; выѣду сегодня же, черезъ нѣсколько часовъ, и буду летъть днемъ и ночью.
  - Прекрасно. Кстати, я прикажу отправить васъ курьеромъ

и передать вамъ, для доставленія князю Меликову \*), только-что мною подписанныя послъднія распоряженія относительно Мангышлакскаго отряда.

Затъмъ, откланявшись князю, я получилъ изъ штаба нужныя бумаги и подъ вечеръ уже мчался по военно-грузинской дорогъ...

Такимъ образомъ мнѣ пришлось быть участникомъ незабвеннаго Хивинскаго похода, по установившемуся мнѣнію, — одного изъ труднѣйшихъ, извѣстныхъ въ военной исторіи, и тягости котораго вызвали въ свое время удивленіе даже лицъ враждебныхъ Россіи, какъ Вамбери, которыя ставили его выше знаменитыхъ походовъ Ганнибала и Наполеона. Вся европейская печать, военная и общая, съ живымъ любопытствомъ слѣдила за каждымъ шагомъ нашихъ войскъ, интересуясь результатами похода, которые, безъ всякаго преувеличенія, превзошли самыя смѣлыя ожиданія...

Отправляйсь въ этотъ походъ, я рѣшился вести путевыя записки, въ которыя и заносилъ, почти съ педантическою аккуратностью, все выдающееся и заслуживающее вниманія. Такъ составилось у меня довольно полное описаніе Хивинскаго похода, или вѣрнѣе, — участія въ немъ отрядовъ Кавказскаго и Оренбургскаго, на долю которыхъ выпало пройти, почти съ ежедневными битвами, все ханство отъ Аральскаго моря до столицы. Однако цѣль этихъ записокъ, или писемъ, если хотите, заключалась главнымъ образомъ въ передачѣ моихъ впечатлѣній и результатовъ личныхъ наблюденій. Само собою разумѣется, поэтому, что они не имѣютъ ничего общаго съ «исторіями», составленными на основаніи реляцій и штабныхъ документовъ, и не могутъ претендовать на полноту, которую можно требовать отъ трудовъ кабинетныхъ.

<sup>\*)</sup> Ген.-адъют, княвь Л. И. Меликовъ былъ тогда командующимъ войсками Дагестанской области.

Въ 1879 году записки эти были напечатаны въ номерахъ «Русскаго Въстника» подъ заглавіемъ «Степь и оазисъ». Тъмъ не менъе, ръщаюсь вновь предложить ихъ читателямъ, въ виду вниманія, вызваннаго къ нашему походу по случаю исполнив-шагося на-дняхъ 25-ти-лътія со дня покоренія Хивы...

7 іюня 1898 года. Гори.



Встрёча съ лейтенантомъ Штумъ и прибытіе въ Темиръ-Ханъ-Шуру.

7 апръля 1873 года. Шура.

...На почтовой дорогѣ по Тереку грязь была непролазная. Около станицы Шелковой я наткнулся на завязшій точно въ болотѣ громадный тарантасъ шестерикомъ. Цѣлая груда чемодановъ и ящиковъ была выложена на землю и недалеко стояла съ багажомъ еще и перекладная. Человѣкъ шесть ямщиковъ и прислуги силились сдвинуть экипажъ, но тщетно...

Нѣсколько въ сторонѣ отъ экипажей, на краю дороги, стоялъ въ венгеркѣ иностранный офицеръ. Онъ наблюдалъ за происходившимъ предъ его глазами, а его молодое красивое лицо выражало отпечатокъ крайняго нетерпѣнія...

Когда я поравнялся, офицеръ, какъ бы направляясь ко мнѣ, изящно взялъ «подъ козырекъ»; въ его лицѣ не трудно было прочесть желаніс сказать что-то, и я остановился. Подойдя ко мнѣ, иностранецъ назвалъ себя и началъ горячо разсказывать о своемъ критиче-

скомъ положеніи: онъ ѣдетъ дни и ночи, чтобы не опоздать ко времени выступленія русскаго отряда изъ Киндерли, но, несмотря на массу бумагъ отъ всевозможныхъ столичныхъ и нестоличныхъ начальниковъ, его везутъ «не такъ быстро какъ русскихъ офицеровъ», которые то и дѣло перегоняютъ его и пролетаютъ мимо на своихъ почтовыхъ телѣжкахъ...

Признаюсь, я удивился этой массѣ вещей, когда узналь, что мой собесѣдникъ—лейтенантъ Вестфальскаго гусарскаго полка Штумъ, отправляющійся также въ Хивинскій походъ... Мы рѣшили проѣхать вмѣстѣ до первой станціи, съ тѣмъ чтобъ оттуда выслать за его экипажемъ свѣжихъ лошадей.

Усаживаясь въ мою телѣжку, лейтенантъ въ свою очередь удивился. Онъ странно оглядѣлъ небольшіс сакъ и чемоданъ, валявшіеся въ моихъ ногахъ вмѣстѣ съ крошечною складною кроватью.

— Это весь вашъ багажъ? спросилъ онъ, —и вы съ нимъ отправляетесь въ Хиву?

— Да... Здъсь необходимое платье и нъсколько книгъ, и я буду очень радъ, если мнъ не придется бросить и это... Вы, я полагаю, встрътите большія затрудненія, если не облегчите себя: вашъ багажъ потребуетъ не менъе десяти верблюдовъ.

— Я ничего не брошу, отвъчалъ Штумъ. —Я не ъду сражаться, и потому желаю окружить себя возможно большими удобствами... Во Францію во время войны я выъхалъ съ меньшимъ багажомъ, но тогда я зналъ, что пускаюсь не въ дикую степь, гдъ ничего себъ не

достану... Скажите, неужели въ походъ всъ русскіе офицеры отказываютъ себъ во всъхъ удобствахъ?

— Мы отказываемся отъ многихъ мелкихъ удобствъ жизни, чтобы пріобрѣсти одно крупное удобство похода: быть налегкѣ, имѣть поменьше вещей, слѣдовательно поменьше и хлопотъ... Тѣмъ не менѣе, мы оставляемъ за собою достаточно, чтобы считать свою обстановку гораздо комфортабельнѣе солдатской: мы будемъ, быть можетъ, на солдатской пищѣ, но съ прибавленіемъ къ ней всего, что можно найти въ походной лавкѣ маркитанта; мы поѣдемъ верхомъ, ничѣмъ не обремененные, въ то время когда солдатъ съ ружьемъ, съ тяжелою сумой пройдетъ сотни верстъ при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ. Наконецъ, у насъ найдется хоть кожаная подушка на ночлегѣ, когда солдатъ не найдетъ зачастую и камня подъ свою голову... Полагаю, что этого достаточно.

Дальнѣйшій путь мы совершили вмѣстѣ и 29 марта прибыли въ Шуру. Здѣсь мы узнали, что вслѣдствіе разныхъ затрудненій по снабженію отряда перевозочными средствами, онъ выступитъ только послѣ 10-го апрѣля. Торопиться, значитъ, не за чѣмъ. Пользуясь временемъ, мы пріобрѣли здѣсь хорошихъ лошадей и весьма удобно снарядились къ походу...

Штумъ купилъ на большую сумму издѣлія Дагестана и дорогое оружіе для кабинетовъ императора Вильгельма, наслѣднаго принца и короля Баварскаго. Первому изъ нихъ онъ прямо телеграфировалъ о своемъ пріѣздѣ въ Шуру и о дальнѣйшихъ предположеніяхъ.

#### IT.

Морской переёздь. — Тоемакь. — Киндерлинскій заливь. — Общій видь дагеря Кавказцевь.

13 апръля. Лагерь у Порсу-Буруна.

Къ отходу послѣдней шкуны мы переѣхали въ Пе-

тровскъ.

Пристань была полна массой самой разнородной публики. Въ гавани уже шумъли разведенные пары Тамары. Среди телъгъ, лошадей и озабоченннаго люда, сновавшаго по всъмъ направленіямъ, я съ трудомъ пробрался къ краю пристани, гдъ группировались офицеры и дамы, провожавшіе въ походъ родныхъ и знакомыхъ. Какъ всегда въ подобныхъ случаяхъ, здъсъ глаза полные слезъ, едва слышный шепотъ, тамъ беззаботный, раскатистый смъхъ... Что говорили, что чувствовали эти близкіе другъ другу люди подъ вліяніемъ разнообразныхъ оттънковъ душевнаго настроенія, въ виду скорой и, быть можетъ, роковой для многихъ разлуки... дополните вашею собственною фантазіей.

Погода стояла превосходная. Море словно замерло! На шкун'в разм'вщались посл'вднія части экспедиціоннаго отряда. На палуб'в и въ трюм'в—массы военныхъ всякаго вида. Все занято, сп'вшитъ и суетится: артиллеристы привязываютъ къ бортамъ свои орудія, казаки и Лезгины-милиціонеры устанавливаютъ лошадей или перетаскиваютъ громадныя кипы прессованнаго с'вна; солдаты, вм'вст'в съ м'вшками сухарей, бережно переносятъ куличи—былъ третій день Пасхи...

Около буфета оживленная группа офицеровъ всѣхъ оружій съ любопытствомъ оглядываютъ и слушаютъ лейтенанта Штума, котораго убѣдили наконецъ оставить въ Петровскѣ большую часть своихъ чемодановъ и который разсказываетъ теперь, что отправляется въ Хиву въ тѣхъ самыхъ чакчирахъ, въ которыхъ былъ подъ Гравелотомъ... Издали посматриваютъ на эту группу неизбѣжные всюду сыны Израиля, чающіе быть маркитантами, и судя по маслянымъ глазамъ заранѣе таютъ отъ мысли, что карманы этихъ офицеровъ будутъ выворочены въ ихъ собственные.

Наконецъ нагрузка кончена, раздались свистки... Шкуна тронулась, обогнула молъ и, провожаемая прощальными знаками съ берега, плавно вышла на открытую зеркальную поверхность моря.

Это было въ полдень 10 апрѣля.

Все предвъщало пріятный переходъ по Каспію и, оставаясь на палубъ, веселый нашъ кругъ невольно любовался картиной быстро удаляющихся отъ насъ береговыхъ горъ Дагестана. Постепенно суживаясь и блъд-

нѣя, скрылась наконецъ изъ виду послѣдняя ихъ полоса, и гладкая блестящая поверхность моря слилась со всѣхъ сторонъ со свѣтлою лазурыю безоблачнаго неба. «Прости, дорогой край! Быть можетъ, послѣдній разъ я видѣлъ причудливыя очертанія твоихъ горъ!..»

Погода точно манила насъ только въ ожиданіи этого «прости». Голубыя полосы все чаще и чаще начали прорѣзывать блѣднѣющую поверхность моря, спустился туманъ и вскорѣ задулъ свѣжій, рѣзкій вѣтеръ. Будто разбуженный имъ старый Каспій шевельнулся какъ бы нехотя, нахмурился, а тамъ, разгнѣванный, тряхнулъ сѣдыми кудрями. Съ шумомъ разсѣкая неотступныя волны и какъ бы изнемогая въ неравной борьбѣ, Тамара все чаще переваливала съ боку на бокъ, все шире размахивала громадныя мачты.

Говоръ умолкъ. Веселые еще недавно собесѣдники съ блѣдными лицами разбрелись по каютамъ, да и мнѣ уже становилось нестерпимо... При помощи матроса я побрелъ къ срединѣ палубы, свалился какъ трупъ и пролежалъ здѣсь до самаго утра 12 числа. Вокругъ меня между привязанными орудіями въ безпорядкѣ валялись артиллеристы. Ихъ стоны и проклятія раздавались поминутно, составляя рѣзкій контрастъ съ веселою болтовней счастливцевъ, не страдавшихъ отъ качки.

- Скоро ли, братцы? заговорилъ одинъ изъ моихъ сосѣдей, лежавшій какъ пластъ съ самаго Петровска.
- Часовъ черезъ пять будемъ, отвѣтилъ проходившій мимо матросъ.

— Черезъ пять... Ахъ ты татарское море!

Не смѣя встать на ноги и вполнѣ раздѣляя безсильный гнѣвъ бѣднаго сосѣда, я только плотнѣе закрылся плащомъ...

- Ишь какъ орудія-то закачало, замѣтилъ одинъ изъ балагуровъ,—гляди, стрѣлять не будутъ...
- Небось, отвѣтилъ другой, какъ жарнемъ изъ голубчиковъ, такъ твой Хивинскій царекъ подберетъ халатъ, да и пятки покажетъ!..
  - Какой онъ, чучело, царекъ?..
  - А то какъ же его... нешто нътъ у нихъ?..
- Хивинскій ханъ... а по-нашему, по-русски, просто хамъ.

Долго не умолкала бесъда солдатъ, прерываемая дружнымъ хохотомъ. Наконецъ кто-то крикнулъ «берегъ, ребята!» Точно магическое слово раздалось надъгрудой мертвыхъ тълъ, всъ ожили и приподнялись...

Вдали, за синевой моря, виднѣлась узкая желтоватая полоса. Вскорѣ, какъ бы вынырнувъ изъ моря, всталъ передъ нами скалистый Токмакъ, сѣверный, возвышенный берегъ у входа въ Киндерлинскій зашивъ, а тамъ показался и южный, песчаный берегъ, косою врѣзавшійся въ море, почти не возвышаясь надъ его уровнемъ; на берегу опрокинутая лодка, жалкая, покосившаяся кибитка Туркмена-рыболова и вдали, какъ ползущія по раскаленному песку тѣни, два тощіе гиганта-верблюда. Вотъ та безотрадная картина восточнаго берега, которая представилась нашимъ взорамъ.

Пройдя мимо Токмака, Тамара вошла въ общирный заливъ, который по своему очертанію могъ бы считаться превосходною гаванью для цѣлаго флота, еслибы не мелководье, позволяющее судамъ двигаться только ощупью, описывая громадную дугу по фарватеру. На сѣверномъ прибрежъѣ показались бѣлыя пятна постепенно выяснявшагося лагеря нашего отряда, и туда устремились всѣ взоры и бинокли...

— Вонъ онъ, вонъ онъ, ребята, слышались возгласы повесел вшихъ солдатъ, точно они приблизились къ обътованному краю...

Лагерь, между тѣмъ, обрисовывался все яснѣе; въ немъ уже зашевелились люди, казавшіеся муравьями, п вскорѣ предъ нами раскинулся цѣлый холщевый городъ...

По заливу, саженъ на сто отъ берега, тянулась импровизованная пристань, деревянные мостки на козлахъ, построенные саперами для облегченія выгрузки. Нѣсколько десятковъ солдатъ, стоя по ноясъ въ водѣ, еще продолжали эту работу, а нѣсколько лодокъ съ офицерами, далеко отдѣлившись отъ пристани, качались на водѣ въ ожиданіи нашей остановки. Было около одиннадцати часовъ, когда, наконецъ, раздался «stop!» и съ грохотомъ полетѣлъ якорь. Мы остановились саженяхъ въ двухстахъ отъ берега, рядомъ со стоявшею въ заливѣ шкуной Иранъ.

Пока подъѣхавшіе офицеры разсказывали объ ужасахъ береговой жизни, со всѣми ожидавшими насъ «удовольствіями», зашумѣла паровая лебедка и началась выгрузка. Ящики, орудія и лошади, перехваченные канатами, поминутно взвивались высоко надъ палубой и медленно опускались въ лодки... Вскочивъ въ одну изъ нихъ, въ которой уже стояли, понуривъ головы бъдныя измученныя животныя, я и Штумъ направились къ берегу...

Я недоумѣвалъ все болѣе по мѣрѣ приближенія къ лагерю. Зная, что прошелъ только мѣсяцъ съ тѣхъ поръ, какъ зародилась мысль о сформированіи нашего отряда, я невольно задаваль себъ вопросъ: когда успъли перебросить сюда всю эту груду вещей, покрывающихъ огромное пространство?.. У самаго берега возвышаются чуть не цълыя горы всякаго провіанта, прессованнаго сѣна, дровъ, бочекъ и т. п. Нѣсколько далѣе, вокругъ штабныхъ кибитокъ и походной церкви, сколоченной изъ досокъ и обтянутой войлокомъ, по всѣмъ направленіямъ тянутся линіи французскихъ палатокъ, съ рядами составленныхъ ружей. Направо, обращенныя въ поле орудія, ракетные станки, зарядные ящики; налѣво, коновязи съ сотнями лошадей и вокругъ лагеря огромные табуны верблюдовъ... Все это рельефно выдълялось на желтоватомъ песчаномъ фонъ.

Лагерь кишитъ жизнію, но, говорятъ, только по случаю прихода шкуны. Вездѣ снуютъ пѣшіе и конные, между которыми особенно характерно выдѣляются здѣшніе степняки. Вы видите поминутно какъ здѣсь въ группѣ загорѣлыхъ солдатъ во всемъ бѣломъ братается съ ними, оскаля зубы, неуклюжій Киргизъ въ безобразной волчьей шапкѣ, изъ-подъ которой едва выглядываютъ крошечные плутовскіе глаза съ лосня-

щимися, точно темно-бронзовыми скулами; тамъ пробирается между кибитками полусонный его собратъ, мѣрно покачиваясь на спинѣ косматаго верблюда, или съ гикомъ проносится на маленькой обросшей лошаденкѣ темная фигура рослаго Туркмена...

За лагеремъ, на горизонтѣ, съ одной стороны море, съ другой — необозримая равнина, окаймленная гдѣ-то въ непроглядной дали едва замѣтнымъ подъемомъ Кара-Зенгира. Ни одной травки, ни одного холмика на всей этой обширной прибрежной полосѣ! Все желто, все залито яркимъ палящимъ солнцемъ!...

### III.

Объдъ у начальника отряда.— Лица штаба.— Общее нетерпъніе.— Причины сформированія отряда и его цэль. — Порсу-бурунскіе колодцы. — Первый вечеръ въ лагеръ. — Театръ.

14 априля.

Завтра отходить одна изъ шкунъ и потому спѣщу подѣлиться съ вами впечатлѣніями хотя перваго дня, проведеннаго въ Киндерлинскомъ лагерѣ.

Начальника отряда полковника Ломакина мы, тоесть Штумъ и я, встрътили при самомъ выходъ на берегъ. Представившись ему тутъ же, мы получили разъ навсегда любезное приглашение къ его столу и затъмъ отправились въ отведенную намъ просторную кибитку... Черезъ часъ позвали объдать.

Въ особой кибиткъ къ незатъйливому столу радушнаго хозяина собрались человъкъ двънадцать самой разнородной военной публики: здъсь вы бы нашли всъ переходы отъ мелкаго затертаго офицера какого-нибудь штабъ-квартирнаго захолустья до патентованнаго аристократа съ береговъ Невы, прилетъвшаго участвовать въ экспедиціи въ качествъ фазана,—терминъ, хорошо извѣстный еще со временъ Кавказской войны. Между ними я съ радостью встрѣтилъ нѣсколько старыхъ знакомыхъ...

Вы, конечно, знаете, что въ походѣ забывается отчасти та рознь, которая существуетъ въ общественномъ положеніи людей и они знакомятся и сближаются очень скоро. Черезъ четверть часа мы всѣ сидѣли вокругъ стола, почти какъ старые друзья, — кто на складномъ табуретѣ, кто на опрокинутомъ боченкѣ, — занятые общею оживленною бесѣдой. Меню перваго нашего походнаго обѣда, — обѣда штабныхъ, слѣдовательно наиболѣе счастливыхъ въ отрядѣ, — было для меня настолько ново, что передаю здѣсь на вашъ гастрономическій судъ: супъ изъ консервовъ, шашлыкъ изъ молодаго верблюда и что-то кисло-сладкое изъ жестяныхъ коробокъ.

Усердно запивая этотъ во всякомъ случать оригинальный объдъ, мы просидъли за столомъ нъсколько часовъ. Бесъда вращалась, конечно, вокругъ предстоящаго похода. Но прежде, чъмъ резюмировать все, что было здъсь говорено о предметахъ, имъющихъ прямое соотношение къ походу, я слегка познакомлю васъ съ нашимъ обществомъ.

Начальникъ отряда, какъ я уже говорилъ, полковникъ Ломакинъ, человъкъ пожилой и простой въ обращеніи. Бросивъ еще въ молодости службу въ артиллеріи, онъ перешелъ въ военно-народное управленіе Дагестана и послъдніе годы былъ приставомъ мангышлакскихъ Киргизовъ. Ему порученъ отрядъ, какъ болѣе знакомому со здѣшнею степью и ея насе-

Замѣняющій начальника штаба, подполковникъ Гродековъ, производитъ впечатлѣніе серіознаго и способнаго молодаго человѣка. Надо только пожелать, чтобъ его неопытность не повліяла на серіозное наше предпріятіе.

Два подполковника генеральнаго штаба—два рѣзкіе контраста. Первый изъ нихъ, Пожаровъ, имѣетъ видъ ученаго архиваріуса, да онъ и въ самомъ дѣлѣ человѣкъ ученый: окончилъ университетъ и двѣ академіи, и авторъ нѣсколькихъ математическихъ сочиненій.

Другой, Скобелевъ, напротивъ, красавецъ мущина, лихой натэдникъ и хотя оригиналъ нтсколько, но человъкъ военный съ головы до пятокъ. Пройдя чрезъ Военную Академію, онъ уже побываль въ Средней Азіи, на Кавказъ и, чуть-ли еще не въ Испаніи у Донъ-Карлоса... Добровольно бросивъ роскошную жизнь на берегахъ Невы, онъ прилетълъ въ Киндерли, буквально, въ чемъ былъ, не позабывъ только неизмѣннаго своего Михаила, бывшаго двороваго человъка. Здѣсь, примѣняясь къ климату, онъ сбрилъ свою голову, замънилъ сапоги кавказскими чувяками и въ такой степени передомилъ свою избалованную натуру, что на самомъ дѣлѣ смѣется надъ тѣми лишеніями, которыя отравляють жизнь и самаго неприхотливаго изъ армейцевъ. Всѣ того мнѣнія, что онъ очень способенъ и имфетъ всф данныя для того, чтобы сдфлать блестящую карьеру, если только не свернетъ себѣ шеи раньше... О его оригинальностяхъ много говорятъ и, конечно, не безъ ироніи, но... дай Богъ побольше такихъ людей.

Начальникъ артиллеріи, подполковникъ Буемскій, почтенный человѣкъ, вымирающій типъ старыхъ кавказцевъ.

Начальникъ кавалеріи, полковникъ Теръ-Асатуровъ, человѣкъ, которому остается только пожелать, чтобъ и на этотъ разъ не измѣнило ему его завидное счастье.

Затѣмъ, шарообразный адъютантъ Шкуринскій, почему-то прозванный «ананасомъ», князь Меликовъ, прекрасный товарищъ и добрѣйшій малый, молоденькій саперный офицеръ Масловъ, котораго всѣ называютъ «отряднымъ соловьемъ» и, наконецъ, отрядный врачъ—ичъ. Послѣдній говоритъ, что онъ изъ «забранего края», но въ этомъ, по меньшей мѣрѣ, можно сомнѣваться,—въ такой степени его рѣчь, ужимки и самый типъ напоминаютъ классическіе образцы сыновъ Обѣтованной земли.

Прибавьте еще обознаго офицера, германскаго нашего гостя и вашего покорнъйшаго слугу, — и вотъ вамъ весь сонмъ такъ-называемаго штаба Мангышлакскаго отряда.

Духъ строевыхъ офицеровъ не оставляетъ желать ничего лучшаго. Да и штабные всѣ, за исключеніемъ впрочемъ эскулапа, съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ ждутъ и не дождутся выступленія; всѣ на этотъ разъ

11.11

даже безъ исключенія 1 отовы перенести съ полнымъ самоотверженіемъ всевозможныя лишенія и въ то же время всѣ боятся придти въ Хиву къ «шапочному разбору». Эта боязнь, къ сожалѣнію, имѣетъ євои основанія. Первая телеграмма о представленіи соображеній для сформированія нашего отряда получена на Мангышлакѣ 3 марта, въ то время когда большая часть колоннъ прочихъ отрядовъ, Оренбургскаго, Туркестанскаго и Красноводскаго, уже выступила въ степь; слѣдовательно, отряды эти уже болпе мпсяца въ движеніи. Между тѣмъ, вслѣдствіе поздняго снаряженія и недостатка въ перевозочныхъ средствахъ, мы можемъ подняться еще только черезъ нѣсколько дней; а судя по картамъ, намъ предстоитъ самый дальній путь отъ нашихъ предѣловъ до Хивы.

Дѣло въ томъ, что вслѣдствіе подстрекательствъ изъ Хивы въ семидесятомъ году, поголовно возстали наши мангышлакскіе Киргизы и, между прочимъ, убили своего пристава полковника Рукина. Войска наши быстро подавили это возмущеніе, но тѣмъ не менѣе въ ноябрѣ прошлаго \*) года былъ рѣшенъ Хивинскій походъ, какъ слѣдствіе тѣхъ неудачъ, которыми сопровождались всѣ попытки нашего правительства установить съ Хивой добрыя отношенія. Мангышлакскій отрядъ не входилъ въ составленный тогда общій планъ экспедиціи. Только вслѣдствіе того, что недостатокъ перевозочныхъ средствъ не позволилъ одному изъ от-



<sup>\*) 1872.</sup> 

рядовъ, именно Красноводскому, выступить въ предположенномъ составѣ, рѣшено было для движенія къ хивинскимъ же предѣламъ сформировать еще новый отрядъ на Мангышлакъ \*). При этомъ исходнымъ пунктомъ для его операцій избранъ Киндерли \*\*), какъ мѣсто, откуда идетъ кратчайшій изъ полуострова караванный путь на Хиву и въ то же время пунктъ наиболѣе удобный для стоянки судовъ и высадки войскъ.

Отрядъ наштъ долженъ отвлечь на себя часть непріятельскихъ силъ и движеніемъ среди многочисленныхъ киргизскихъ кочевій парализовать усилія Хивинскаго хана къ поддержанію между ними безпорядковъ и вообще враждебнаго къ намъ настроенія. Подобное движеніе не можетъ не вселить между Киргизами довѣрія къ нашей силѣ и тѣмъ самымъ упрочить нашу власть надъ ними, которая до сего времени признавалась только номинально. Затѣмъ, конечная пъль отряда — соединеніе съ войсками идущими изъ Оренбурга и совокупное дѣйствіе противъ Хивы подъобщимъ начальствомъ генерала Веревкина. Вотъ суть всего того, что было высказано за нашимъ обѣдомъ.

Послѣ обѣда я обошелъ Порсу-бурунъ,—такъ называется та часть Киндерлинскаго прибрежья, на которой раскинутъ нашъ лагерь. Онъ весь покрытъ желтоватымъ пескомъ, перемѣшаннымъ съ мельчайшими

<sup>\*)</sup> Мангышлакъ, по-киргизски, — Мынг-кышлакъ, что значить тысяча зимовокъ.

<sup>\*\*)</sup> По-киргизски Кынг-даралы—пески впадины.

раковинами; в фроятно еще недавно воды Киндерлинскаго залива покрывали эту м'естность. Трудно ходить, нога вязнетъ, корпусъ невольно наклоняется впередъ и вслѣдствіе этого у всѣхъ какъ будто измѣнилась походка.

Въ районъ лагеря войска выкопали до 25 «колодцевъ», говорили мнъ. Приближаясь къ нимъ, я надъялся увидъть если не настоящіе колодцы, то по крайней мѣрѣ что-нибудь въ этомъ родѣ; но я былъ разочарованъ при всей скромности моихъ ожиданій. Представьте себъ круглыя, воронкообразныя ямы, въ которыхъ едва могутъ спрятаться три человѣка. На днѣ ихъ, въ уровень съ поверхностью залива, виднъется неопредъленнаго цвъта жидкость, перемъщанная съ пескомъ и обломками раковинъ, — морская вода, нѣсколько опръснившаяся вслъдствіе естественной фильтраціи чрезъ песчаный пластъ. Она имфетъ до того непріятный вкусъ и запахъ, что невозможно пить.

«Тухла маленько, проклятая!» говорятъ бѣдные солдаты и... пьютъ эту, драгоценную здесь, мерзость, вокругъ которой они толпятся съ манерками и баклагами и просто не дождутся очереди, такъ какъ ея просачивается такъ мало въ воронку, что въ полчаса едва наполняется ведро...

Пока пароходы въ заливѣ, мы, счастливые, пьемъ прѣсную кавказскую воду или сельтерскую, а тамъ... что будетъ.

Осмотръвъ нъсколько колодцевъ, я поспъшилъ въ кибитку, - такъ нестерпимо жарко было даже въ



кителъ! Почти отвъсные лучи солнца жгли и ослъпляли; приходилось чисто по-киргизски морщить физіономію, чтобы выносить убійственно яркій свъть. Между тъмъ теперь только средина апръля,—какая же адская температура ждетъ насъ среди лъта, вдали отъ моря, въ безводной пустынъ?..

Едва догоръли послъдніе лучи солнца, съ береговых тоней прилетъли въ лагерь цълыя тучи разных мошекъ, зажужжали необыкновенно крупные комары, и мы всъ поневолъ выползли изъ душныхъ кибитокъ и направились къ единственному мъсту прогулки, къ

пристани...

Огни раскинулись по всему берегу. Въ заливѣ, на высокихъ мачтахъ, какъ яркія звѣзды горѣли фонари, длинными огненными змѣйками отражаясь на гладкой водяной поверхности. Надъ лагеремъ парилъ неясный гулъ, въ который соединились всѣ разнородные звуки говора и движенія. По временамъ громко раздавался гдѣ-нибудь здоровый голосъ, перекликающійся черезъ весь лагерь, и замиралъ въ отдаленіи... Слышался глухой стукъ топора или протяжный крикъ верблюда, жалобный, словно плачъ ребенка... Чудный былъ вечеръ, но мошки отравляли всю его прелесть...

Раздалась повъстка вечерней зори. Люди выстроились предъ своими палатками и среди торжественной тишины, воцарившейся во всемъ лагеръ, полились стройные звуки русскаго гимна. Нельзя было въ эту минуту не любоваться видомъ солдатъ съ обнаженными головами, при фантастическомъ освъщении сотни

костровъ, и на заднемъ планѣ картины, за темными силуэтами озадаченныхъ Киргизовъ и верблюдовъ, — заревомъ громаднаго костра, предъ которымъ, залитые яркимъ свѣтомъ, стояли въ глубокомъ безмолвіи казаки и Лезгины конно-иррегулярцы...

Послѣ зори мы отправились... куда бы вы думали?

Въ театръ!

— Върно солдатики «ломаютъ комедь»? спросилъ я Ломакина, который любезно роздалъ намъ «билеты въ театръ».

— Ничуть не бывало, спектакль какъ слѣдуетъ,

играютъ актеры и очень миловидная актриса.

Сюрпризъ былъ самый неожиданный.

Намъ разсказали, что одна изъ шкунъ Общества «Кавказъ и Меркурій», захвативъ пассажировъ, собиралась уже отплыть изъ Баку въ Астрахань, какъ вдругъ получилась телеграмма объ отправленіи ее къ отряду въ Киндерли. Туда же направилась, не долго думая, и бывшая на шкунъ странствующая труппа актеровъ. Пріъхали, вбили въ песокъ нъсколько жердей, обтянули ихъ кошмами отъ кибитокъ и вмъсто занавъса, накинули пароходный брезентъ, — театръ готовъ!

Пришли. Нѣсколько рядовъ досокъ на бочкахъ занимали офицеры, а вокругъ плотно сомкнулась пестрая, разноплеменная толпа солдатъ, Киргизовъ, казаковъ, Лезгинъ, Туркменъ и Армянъ. Давали Водевиль съ переодъваньемъ и еще что-то съ безконечными куплетами. Въ концѣ спектакля на эстрадѣ появился ка-

кой-то бойкій господинъ и торжественно пожелалъ «христолюбивому воинству избить врага и заслужить всякихъ подвиговъ и лавровъ-съ!»

Послѣ этого прелестнаго напутствія всѣ побрели въ свои кибитки, но я еще любовался картиной лагеря при свѣтѣ догорающихъ костровъ, пока все не исчезло предо мною въ непроницаемомъ мракѣ темной степной ночи.

## IV.

Киндерлинская жизнь. — Комары одолёли! — Охота за фламинго. — Саперъ и его Оффенбаховщина. — Ауль. — Киргизскія женщины: ихъ болёзнь и предсказаніе нашей гибели. — Вліяніе Хивы, бёгство мангышлакцевь, недостатокъ верблюдовь и ихъ распредёленіе по ротамъ. — Набёгъ на Киргизовъ. — Снаряженіе людей. — Сила отряда. — Парадъ и молебствіе. Напутственныя слова начальника отряда. — Выступленіе 1-й и 2-й колоннъ. — "Ребячество".

16 апръля.

Прошли, наконецъ, четыре дня въ томительномъ ожиданіи похода. Киндерли опротивѣли. Съ каждымъ днемъ становится все жарче. До заката солнца всѣ ищутъ тѣни и безвыходно сидятъ въ своихъ кибиткахъ. Лагерь кажется покинутымъ, напоминаетъ царство тѣней. Изрѣдка проберется между палатками чьянибудь прокисшая, полусонная фигура, а тамъ... снова томятся на солнцѣ одни лишь страдальцы часовые.

Въ кибиткахъ духота и несносныя мошки. Палатки кажутся сърыми отъ ихъ сплошной массы; всъ руки и лица обезображены ими. Нигдъ нътъ спасенья отъ этихъ маленькихъ, назойливыхъ нашихъ мучителей!

Скука смертельная! Зѣвота какъ нарочно неотступно преслѣдуетъ васъ, но не дай Богъ зѣвнуть безъ нѣкоторыхъ предосторожностей—цѣлый десятокъ маленькихъ враговъ какъ будто ждутъ только этого случая, чтобы ворваться въ ротъ незваными гостями.

Днемъ въ жару мы задыхаемся, закупоренные подъразными бурками и плащами, въ надеждѣ заснуть или, по крайней мѣрѣ, избавиться отъ страшныхъ кровопійцъ; потъ валитъ градомъ. Едва одолѣетъ дремота, уже прокрались, жужжатъ вандалы и страшное жало моментально впивается куда-нибудь въ пятку или кончикъ носа. И это безпрерывно днемъ и ночью, просто отчаянье овладѣваетъ!

Нельзя ни читать, ни писать, ни придумать чтонибудь, чѣмъ бы наполнить или сократить дни, кажущіеся безконечными отъ совершенной праздности. 
Радъ бы выйти изъ кибитки, несмотря даже на адскую температуру, еслибы тамъ, вокругъ лагеря, на 
всемъ этомъ безпредѣльномъ пространствѣ можно было 
увидѣть хоть кустикъ зелени, деревцо или какуюнибудь торчащую глыбу камня, чтобы остановиться 
на нихъ и отдохнуть утомленному взору. Здѣсь можно 
позавидовать даже Киргизамъ, у которыхъ не можетъ 
быть этихъ странныхъ желаній, потому что они не 
имѣютъ понятія о другомъ пейзажѣ, кромѣ неизмѣнныхъ песковъ, которые стелятся предъ ихъ глазами 
сегодня, какъ вчера и завтра, какъ сегодня...

Лейтенантъ Штумъ вздумалъ было развлечься охотой за прелестными фламинго,—ихъ очень много въ за-

ливѣ,—но его первая же попытка, хотя и увѣнчалась успѣхомъ, сопровождалась такимъ ожесточеннымъ нападеніемъ цѣлой тучи мошекъ и комаровъ, что Прусакъ вернулся съ охоты съ твердымъ намѣреніемъ не возобновлять своей попытки.

Послѣ заката солнца струи живительной прохлады несутся съ моря и лагерь нѣсколько оживаетъ. Утомленные люди, какъ тѣни выползаютъ изъ своихъ норъ и тогда сотый разъ слышится одинъ и тотъ же вопросъ: «Господа, когда же наконецъ мы тронемся изъ этого ала?..»

По вечерамъ же насъ развлекаетъ порядочный хоръ апшеронской музыки, но чаще — нашъ саперъ «отрядный соловей». Онъ страстный поклонникъ Оффенбаха и хотя съ гръхомъ пополамъ, поетъ, и главное неутомимо, почти весь каскадный репертуаръ. Едва замолкнетъ музыка, какъ тотчасъ же несется изъ какой-либо кибитки его звонкій голосъ:

О да о жеее... ницины, — ахъ! проклятый комаръ!.. О да о жеее... ницины у васъ Найдуу... тся, — опять, подлый!..

— Браво соловей! раздается изъ другой кибитки, молодчина! Не унывай! И одинъ за другимъ, цѣлая гурьба ищущихъ развлеченія направляется къ Маслову и вскорѣ, вмѣсто соло, слышится импровизованный хоръ, непрерываемый никакими комарами. Выходитъ, ссли не особенно музыкально, то, во всякомъ случаѣ, забавно.

Но помимо этого и вечеромъ голова обречена на

полное бездъйствіе. Невозможно зажечь свѣчу,—цѣлый рой насѣкомыхъ жужжатъ вокругъ пламени, масса ихъ погибаетъ на фитилѣ и свѣча гаснетъ...

Въ порывъ отчаянья, разъ днемъ я сбросилъ покрывавшую меня груду, выбъжалъ изъкибитки, вскочилъ на лошадь и поскакалъ въ степь по направленію небольшаго киргизскаго аула, виднъвшагося вдали, за цъпью часовыхъ.

Пять-шесть закоптѣлыхъ и ободранныхъ кибитокъ разбросаны на небольшомъ пространствѣ и въ тѣни ихъ пріютилось нѣсколько козъ и больныхъ верблюдовъ. При моемъ приближеніи огромныя собаки съ оглушительнымъ лаемъ кинулись ко мнѣ навстрѣчу и въ то же время фигуры людей, которыя я видѣдъ еще издали, поспѣшно скрылись въ одну изъ кибитокъ, изъ которой теперь выглядывало только чье-то сморщенное лицо. Подъѣхавъ къ ней, я слегка приподнялъ войлокъ и среди убогой обстановки киргизскаго жилища увидѣлъ группу испуганныхъ молодыхъ женщинъ и дѣтей, скучившихся вокругъ одной дряблой старушки.

Попытка ободрить ихъ удалась мнѣ какъ нельзя болѣе, благодаря языку \*) и нѣсколькимъ мелкимъ монетамъ. Черезъ минуту вышли изо всѣхъ кибитокъ и

<sup>\*)</sup> Киргизскій языкъ—исковерканное нарѣчіе общаго татарскаго языка. Особенность его составляеть, между прочимь, быстрое, отрывочное, гортанное произношеніе и звукъ джа, которымъ, въ большинствъ случаевъ, замѣняются татарскія я, е, и. Такъ напримъръ, татарскія якши, яманъ, йокъ, иттъ Киргизы произносятъ: джакши, джаманъ, джокъ, джигитъ.

довърчиво столпились вокругъ моей лошади полунагія дъти и женщины.

Я видълъ первый разъ киргизскихъ женщинъ, правда самыхъ бъдныхъ, но онъ были едва прикрыты невозможными лохмотьями, грязны, безобразны и обезображены еще болъе страшною болъзныо, свиръпствующею между ними... Къ одной молоденькой Киргизкъ я обратился съ вопросомъ о болъзни, которая оставила ужасные слъды на ея лицъ. Въ отвътъ она стыдливо опустила голову и что-то невнятно пробормотала...

— Куда Урусъ идетъ? спросила меня, между прочимъ, старушка,—зачѣмъ? Васъ мало, Хивинцевъ много, они злы. Погибнете... васъ перерѣжутъ.

Не знаю, удалось ли мнѣ увѣрить этихъ женщинъ, что мы побѣдимъ Хивинцевъ, сколько бы ихъ ни было, если только поборемъ степь, но слова старушки выражаютъ общее убѣжденіе всего степнаго населенія.

Часто бесѣдуя съ Туркменами и Киргизами, которые состоятъ при отрядѣ и будутъ служить нашпми проводниками, я могъ убѣдиться, что у нихъ еще довольно свѣжи преданія о походахъ Бековича и Перовскаго, и что все ихъ племя не сомнѣвается въ предстоящей намъ гибели. Съ одной стороны это убѣжденіе и съ другой боязнь возмездія Хивинскаго хана за содѣйствіе русскому отряду вынуждаютъ степняковъ уклоняться отъ исполненія нашихъ требованій, между которыми самое важное доставка необходимыхъ верблюдовъ.

По словамъ начальника отряда, десять тысячъ \*) кибитокъ мангышдакскаго населенія должны имѣть только для перевозки имущества и домашняго скарба во время своихъ перекочевокъ не менѣе 40 тысячъ верблюдовъ. На самомъ дѣлѣ цифра эта гораздо значительнѣе, такъ какъ рѣдкій изъ здѣшнихъ номадовъ не считаетъ своихъ верблюдовъ десятками. Теперь вся эта масса людей и верблюдовъ какъ бы провалилась сквозь землю. Все это бросило обыкновенныя мѣста своихъ ауловъ вслѣдъ за первыми извѣстіями о намѣреніи Русскихъ двинуть къ предѣламъ Хивы новый отрядъ изъ Мангышлака, и удалилось за сотни верстъ отъ насъ, частью на окраину полуострова, къ Кайдакскому заливу, а частью на Усть-Юртъ къ хивинскимъ предѣламъ.

Между тѣмъ, верблюды—все для насъ. Они въ значительной мѣрѣ обусловливаютъ успѣхъ всего дѣла и для того только, чтобы подняться съ мѣста съ двухмѣсячнымъ продовольствіемъ намъ необходимо ихъ до 2.500 головъ. Но добыть верблюдовъ при настоящихъ условіяхъ оказывается больше чѣмъ трудно, и до сего времени мы пріобрѣли всевозможными путями только 900, изъ коихъ одна треть слабыхъ и ненадежныхъ.

Такое положеніе дѣла вынуждаетъ, конечно, безот-

<sup>\*)</sup> Туркменскій старшина Машрикъ полагаетъ кочеваго населенія на Мангышлакъ гораздо больше, именно: 300 кибитокъ Туркменъ и до 25 тысячъ кибитокъ Киргивовъ.

лагательно приступить къ самымъ крайнимъ мѣрамъ, и вотъ, между прочимъ, 12 апрѣля посланъ майоръ Навроцкій съ двумя сотнями для отбитія верблюдовъ путемъ внезапнаго нападенія на киргизскіе аулы, кочующіе у Кайдакскаго залива.

13 числа происходило новое для насъ зрѣлище. Рано утромъ пригнали въ лагерь огромное стадо всѣхъ нашихъ верблюдовъ для распредѣленія ихъ по ротамъ и сотнямъ, и на цѣлый день это послужило развлеченіемъ для солдатъ. Каждая часть, получивъ 30—40 головъ, накладывала на нихъ свою мѣтку: бѣднымъ животнымъ то выстригали лбы, то на разныхъ частяхъ тѣла, дегтемъ или краской, выводили изображеніе креста, луны или цѣлую надпись въ родѣ 4 стр. р., и затѣмъ съ тріумфомъ вели ихъ къ палаткамъ, потѣшаясь надъ своимъ малярнымъ искусствомъ.

Всъ верблюды чрезвычайно худы, такъ какъ они ежегодно изнуряются къ веснъ, вслъдствіе зимней безкормицы на Мангышлакъ, и совершенно поправляются въ маъ. Насъ же необходимость заставляетъ пользоваться ими въ самое тяжелое для нихъ время.

Вечеромъ принесли приказъ.

— Наконецъ-то!.. Слава Богу!.. Ура!! кричали офинеры, прочитавъ извъстіе о томъ, что «завтрашняго числа и т. д. выступаетъ первая колонна». Мгновенно всъ просіяли, забывъ и воду, и мошекъ, и адскій жаръ, точно за предълами Киндерли ихъ ждутъ всъ блага земныя...

Утромъ 14 числа происходило напутственное мо-

лебствіе и для этого войска \*) построились въ общее каре, на песчаной равнинѣ на краю лагеря, имѣя своихъ верблюдовъ во второй линіи.

Люди молодые. Бывалые проглядываютъ только между казаками и конно-иррегулярцами, среди которыхъ не мало испытанныхъ, даже стариковъ, обвѣшанныхъ крестами и медалями. Одежда ихъ легкая и какъ нельзя болѣс приспособленная къ степнымъ походамъ: кепи съ фартучкомъ падающимъ на плечи, рубаха и шаровары, все бѣлое; обувь легкая; на поясномъ ремнѣ или черезъ плечо разные сосуды для воды, общитые войлокомъ; ружье и двѣ сумочки съ патронами дополняютъ все немудрое снаряженіе нашего солдата. Все остальное идетъ на верблюдахъ.

Проѣхавъ по фронту войскъ, начальникъ отряда остановился въ центрѣ каре и среди воцарившейся торжественной тишины произнесъ возвышеннымъ и нѣсколько взволнованнымъ голосомъ:

«Братцы! Большое и трудное дѣло предстоитъ намъ. Много трудовъ и тяжелыхъ лишеній придется перенести. Но Кавказцамъ ли, закаленнымъ въ мно-

<sup>\*)</sup> Въ Киндерлинскомъ лагерѣ собрались: восемь ротъ Апшеронскаго, двѣ роты Самурскаго, восемь ротъ Ширванскаго полковъ и команда саперъ. Двѣ сотни Дагестанцевъ и четыре сотни Кубанскихъ и Терскихъ казаковъ. Всего: 86 офицеровъ, 2.437 штыковъ, 645 коней кавалеріи, 10 орудій, три ракетные станка и около 900 верблюдовъ. Сверхъ этого, при отрядѣ состоитъ сотня Киргизовъ, въ которой числится до 40 конныхъ и столько же пѣшихъ проводниковъ и вожатыхъ для верблюдовъ. Вообще нужно замѣтить, что, несмотря на малочисленность отряда, въ штабѣ нашемъ ужасно суетятся и потому приведенныя цифры едва ли не сомнительной точности.

готрудной и славной войнѣ, прошедшимъ гигантскія горы и дремучіе лѣса, остановиться предъ какими-либо препятствіями въздѣшнихъ степяхъ?!.. Помолимся Богу, чтобъ Онъ помогъ намъ съ честью

вернуться на нашъ дорогой Кавказъ!»

Эти простыя, но задушевныя слова, какъ нельзя болѣе отвѣчавшія общему настроенію, глубоко запали въ душу каждаго изъ присутствовавшихъ. Подъ ихъ впечатлѣніемъ люди молились благоговѣйно, какъ предъ грозною битвой, приготовляясь бодро встрѣтить предстоявшія имъ неизбѣжныя роковыя испытанія; молились какъ въ тѣ рѣдкія минуты жизни, когда слышится въ воздухѣ, чувствуется сердцемъ и смутно сознается приближеніе еще невѣдомой грозы...

По окончаніи молебствія и окропленія святою водой, отрядъ прошель предъ начальникомъ подъ звуки Гунибскаго марша. Взрывая глубокій песокъ, загорѣлые и обросшіе офицеры и солдаты шли свободно, съ тѣмъ особеннымъ видомъ счастливыхъ людей, которые возвысились въ собственныхъ глазахъ вслѣдствіе сознанія важности и трудности дѣла, выпавшаго на ихъ долю. Этотъ бравый молодецкій маршъ не имѣлъ ничего общаго съ тѣми стройными церемоніалами, которые мы такъ часто видимъ на гладко-утоптанныхъ городскихъ илощадяхъ, и всю его прелесть составляли не сомкнутость и равненіе, которымъ здѣсь не было и мѣста, но тотъ неподдѣльный, бодрый духъ, который, казалось, брызжетъ изъ каждой пары глазъ...

Наконецъ, съ музыкой и пъснями вытянулась въ

степь первая колонна \*) изъ шести ротъ Апшеронцевъ и двухъ сотень казаковъ, подъ начальствомъ майора Буравцова. Завидно было смотрѣть на этихъ счастливцевъ, покидавшихъ Киндерли. Оставаясь на мѣстѣ, мы мысленно провожали колонну, пока вереницы людей и верблюдовъ не слились въ облакахъ пыли въ одну неясную линю и не скрыдись за горизонтомъ.

Вчера утромъ по тому же направленію выступила вторая колонна, изъ шести ротъ, двухъ сотень, шести орудій и ракетной команды. Несмотря на 409 верблюдовъ, приданныхъ этой колоннѣ, наши кавалеристы, не исключая и офицеровъ, отправились пѣшкомъ, такъ какъ принуждены были нагрузить ячменемъ своихъ верховыхъ лошадей.

Завтра наконецъ тронемся и мы, но дождемся ли этого завтра?

Сегодня послѣ ужина наши штабные разошлись по кибиткамъ ранѣе обыкновеннаго, чтобъ успѣть уложиться и выспаться. С. и я остались вдвоемъ за бутылкой шипучаго, —благо еще есть ледъ на шкунѣ, —и наша бесѣда, странствуя по цѣлому міру, уже не первый разъ подходила подъ самыя стѣны Хивы...

- Надо полагать, дѣло безъ штурма не обойдется?
- По всей въроятности... Средне-Азіятцы, какъ показали Самаркандъ, Ура-Тюбе, Джизагъ, упорно отстаиваютъ свои укръпленные города.

<sup>\*)</sup> Авангардъ изъ двухъ ротъ со взводомъ кавалеріи, подъ командой капитана Бекузарова, выступилъ изъ Киндерли еще 2 апръля и занятъ устройствомъ полеваго укръпленія у колодцевъ Бешъ-Акты.

- Такъ что же? Съ какими-нибудь охотниками впередъ и.«. панъ или пропалъ!
  - Конечно.
  - По рукамъ?
  - Идетъ!..

«Ребячество», быть можетъ скажете вы. Пусть будетъ такъ, но я право радуюсь и тому, что моя натура сохраняетъ еще способность ребячиться... Чокнулись стаканы, дружескимъ пожатіемъ руки мы скръпили наше объщаніе и разошлись. Я вернулся въ свою кибитку счастливый, какъ съ любовнаго свиданія.

## V

Наше выступленіе.—Кабакъ.—Слёдн войскъ.—Легенда о семи башняжъ.—Дезертиры.—Озеро Каунды и киргизскій Кавказъ.—Ночлегъ на мёшкахъ и утро у колодца Артъ-Каунды.

18 априля. Кол. Артъ-Каунды.

Около полудня 17-го числа выступила изъ Киндерли послѣдняя часть отряда — арріергардная рота съ орудіемъ и съ нею штабный транспортъ, то-есть 20 отборныхъ верблюдовъ, навьюченныхъ нашими вещами. Немного погодя, послѣ небольшаго завтрака, за которымъ было высказано множество надеждъ и желаній и не менѣе того выпито шампанскаго, знаменщикъ Кабакъ вынесъ и развернулъ бѣлый значокъ начальника отряда съ крупною надписью «Кавказъ» и мы сѣли на лошадей.

Кабакъ—одинъ изъ почетныхъ Киргизовъ, плотный, здоровый и между своими считается красавцемъ. Его лицо съ черною французскою бородкой и съ добрыми глазами, способными, впрочемъ, засверкать порой какъ у разъяреннаго тигра, какъ бы вылито изъ том-

пака и потускнело отъ времени. Въ немъ есть что-то располагающее въ его пользу при первой же встрече, и онъ действительно общій нашъ любимецъ. Между прочимъ говорятъ, что изъ уваженія къ памяти бывшаго своего друга и начальника, полковника Рукина, Кабакъ не задумался устроить поминки на его могилевъ то время, когда все Киргизы питали къ намъ самыя враждебныя чувства, и здёсь, по обычаю своего племени, онъ роздалъ беднымъ несколько верблюдовъ и отпустилъ на волю своихъ невольниковъ. Замечательно благородная черта въ характере полудикаго номада! О Кабаке вообще разсказываютъ не мало интереснаго, но объ этомъ когда-нибудь въ другой разъ...

Итакъ, вслѣдъ за Кабакомъ мы сѣли на лошадей и тронулись въ путь въ сопровожденіи полсотни Киргизовъ и Туркменъ, и нѣсколькихъ казаковъ. Широкою, изрытою лентой обозначался слѣдъ нашихъ колоннъ на гладкой, словно разровненной поверхности глубокихъ песковъ. Мы двигались въ облакахъ пыли среди общей тишины, какъ будто каждый изъ насъ одинаково сознавалъ и не желалъ нарушить торжественность этой минуты...

Но недолго длилось молчаніе. Едва про вали версту, какъ вдругъ испуганныя лошади передовыхъ казаковъ зафыркали и кинулись въ стороны: поперекъ дороги лежалъ трупъ верблюда съ раскрытымъ ртомъ, выпученными глазами и съ казеннымъ съдломъ на спинъ; еще нъсколько шаговъ—другой и третій. Затъмъ на каждой верстъ по дорогъ или нъсколько въ

сторонѣ отъ нея, среди то разбросанныхъ, то просыпанныхъ мѣшковъ съ ячменемъ и сухарями валялись по нѣсколько павшихъ верблюдовъ. Нѣкоторые изънихъ еще сохраняли признаки жизни и тогда оглашали воздухъ раздирающими душу предсмертными криками.

Впечатлѣніе на первыхъ порахъ было самое тяжелое. Самыя неутѣшительныя мысли тѣснились въ голову, и нѣкоторые изъ насъ невольно заговорили шепотомъ о незавидной участи отряда, который взялъ съ собю только крайне ноебходимое для того, чтобы какъ-нибудь дойти до хивинскихъ предѣловъ, и теперь на первомъ же переходѣ, на первыхъ же верстахъ принужденъ бросать по негодности верблюдовъ часть этихъ крайне скудныхъ запасовъ.

Жаръ былъ невыносимый. Проъхавъ верстъ восемь, мы поднялись на небольшое возвышение *Кара-зенгиръ* \*), окаймляющій пески Киндерлинскаго прибрежья, и остановились.

На краю дороги, у самаго гребня возвышенья, стоитъ полуразрушенная круглая башня, и далѣе по тому же гребню, на значительномъ разстояніи другъ отъ друга, возвышаются еще нѣсколько такихъ же. На крупныхъ почернѣвшихъ камняхъ, изъ которыхъ сложены башни, напрасно мы искали слѣдовъ надписи или какихъ-либо знаковъ.

— Что это за башни? спросилъ я одного изъ престарълыхъ Киргизовъ нашей свиты.

<sup>\*)</sup> Въ переводъ-Черный завалъ.

— Богъ знаетъ... У насъ это возвышеніе извъстно подъ именемъ Кызъ-Карылганъ\*). Разсказываютъ, что во времена давно-прошедшія къ Туркменамъ бъжали откуда-то семь калмыцкихъ дъвицъ. За ними гнались. Эти башни, которыхъ тоже семь, могилы тъхъ дъвицъ и обозначаютъ мъста, гдъ каждая изъ нихъ упала отъ изнуренія и умерла отъ жажды.

Такимъ образомъ, эти башни у самаго преддверія степей и соединенное съ ними преданіе служатъ прекраснымъ предостереженіемъ, напомпная, какую грозную силу составляетъ здѣсь безводье; безъ него не обходятся даже поэтическія легенды...

Съ возвышенья, на которомъ мы стояли, открывался прелестный видъ въ сторону Порсу-Буруна. Вдали едва виднълось море. За то Киндерлинскій заливъ сверкалъ на солнцѣ какъ гигантскій серебряный щитъ, брошенный у песчанаго прибрежья. Этотъ величавый просторъ, эта безконечная даль, незамѣтно сливавшаяся точно съ бирюзовымъ сводомъ неба, такъ способны были бы вызвать въ другое время и восторгъ, и благоговѣйное созерцаліе; а тутъ, жгучее палящее солнце какъ будто убило отзывчивость сердца къ красотамъ природы. «Издали все хорошо»—вотъ одинокая прозаическая мысль, которая приходила въ отяжелѣвшую голову и вытѣсняла всякую способность восторгаться...

Отдохнувъ нѣсколько минутъ и взглянувъ въ послѣдній разъ на синеву моря, за которымъ осталея нашъ дорогой Кавказъ, мы тронулись далѣе. Еще около

<sup>\*)</sup> Погибель дѣвицъ.

десяти верстъ мы ѣхали по слѣдамъ нашего отряда, но Господи, что это за грустные были слѣды!.. На всемъ этомъ пространствѣ такъ много было разбросано овса и сухарей, столько валялось верблюдовъ, что, казалось, мы идемъ по пятамъ бѣгущихъ предъ нами въ паническомъ страхѣ остатковъ разбитой арміи... Оставивъ этотъ путь и свернувъ вправо, мы направились прямо на востокъ, чтобы пересѣчь лежавшее предъ нами большое Каундинское озеро и выйти кратчайшимъ путемъ на колодезь Артъ-Каунды \*), лежащій на сѣверо-восточной сторонѣ озера. Колоннамъ нашимъ было указано другое, болѣе удобное, направленіе: идя на сѣверо-западъ, онѣ должны ночевать у колодцевъ, лежащихъ по берегу озера, и затѣмъ, обогнувъ его съ запада, выйти къ тому же колодцу Артъ-Каунды.

Вскорѣ мы оставили за собою возвышенное плато и начали углубляться въ огромную котловину, которая, по мѣрѣ нашего движенія, все болѣе и болѣе пересѣкалась песчаными холмами и рытвинами. Кое-гдѣ и тутъ бродили наши тощіе верблюды, брошенные по совершенной ихъ негодности; между ними встрѣчались, впрочемъ, и здоровые, вѣроятно, ловкіе дезертиры съ перваго же ночлега, которымъ не полюбилась тяжелая казенная служба и, въ особенности, судя по окровавленнымъ ихъ ноздрямъ, безцеремонное обращеніе нашихъ солдатъ.

Киргизы наши разсыпались во всѣ стороны, стараясь поймать бѣглецовъ, но безуспѣшно. Маленькія

<sup>\*)</sup> Задній Каунды.

лошади ихъ вязли въ пескъ, а верблюды флегматически поворачивались, иногда подъ самыми руками, и уходили, взбираясь на остроконечныя вершины сыпучихъ бархановъ...

Передъ вечеромъ показались вдали неясныя очертанія обрывовъ съверо - восточнаго берега озера, а затѣмъ заблестѣла внизу и гладкая поверхность самого Каунды. Мы полагали, что предстоитъ переправиться въ бродъ по огромному мелководному озеру, но приблизившись къ самому берегу увидъли, къ своему удивленію, что на днѣ озера нѣтъ ни капли воды, что оно сплошь покрыто соляною корой, такъ обманчиво блестящею на солнцѣ, и что Каунды ни что иное какъ общирный продолговатый солончакъ, имъющій верстъ восемь въ ширину и около ста въ окружности. Солончакъ этотъ служитъ резервуаромъ, куда стекають дождевыя воды съ отлогостей огромной Каундинской впадины, и только въ началъ весны дно его нъсколько покрывается водой. Но вслъдъ за наступленіемъ первыхъ жаровъ вода быстро испаряется, оставляя на днѣ значительный осадокъ соли, покрывающій его остальную часть года подобно только-что выпавшему снъгу. Въ мелкихъ камышахъ, которыми слегка подернуты края солончака, мы замътили нъсколько болотныхъ черепахъ, составляющихъ, по словамъ Киргизовъ, всю фауну этой впадины.

Солнце уже скрылось, когда мы, не замочивъ даже копытъ, переъхали озеро и начали взбираться на его обрывистый съверо-восточный берегъ. Подъемъ

былъ трудный; нѣсколько разъ приходилось слѣзать съ лошадей и задыхаясь отъ усталости карабкаться на верхъ между громадными глыбами разбросанныхъ камней.

— Ну, хороша степь! замѣтилъ «Ананасъ», едва переводя духъ и спотыкаясь уже не первый разъ, — хоть Кавказу подъ пару!..

И дъйствительно, въ темнотъ, скрывавшей желтые зубцы оставшихся позади песчаныхъ холмовъ, мъсто это напоминало одинъ изъ тъхъ дикихъ, безлъсныхъ и крайне утомительныхъ подъемовъ, которые попадаются сплошь и рядомъ во время переъздовъ по горнымъ тропинкамъ Дагестана.

Но вотъ выбрались на какое-то плато. Свѣжій вѣтерокъ пахнулъ въ лицо, копыта лошадей застучали по твердому грунту, но разобрать обстановку, въ которой мы продолжали путь, не было никакой возможности; глаза уже не служили, темь стояла чисто степная. Это удовольствіе продолжалось еще часа два, и мы уже порядочно чувствовали всѣ послѣдствія продолжительной и быстрой ѣзды, когда проводники, наконецъ, остановились.

- Что такое?
- Прі хали, раздался хриплый голосъ переводчика Косума, маленькаго ожирѣвшаго киргиза, съ глазами едва выглядывающими изъ косыхъ щелокъ его обрюзглой, вѣчно засаленной физіономіи...

Слѣзли.

На землѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ насъ, едва

замѣтнымъ пятномъ выдѣлялся какой-то бугоръ; то былъ складъ нашего овса, заранѣе перевезеннаго сюда изъ Киндерли. Киргизы, приставленные къ этому запасу, должно-быть предпочли тѣнь родныхъ кибитокъ томленю на солниѣ и, вмѣсто того, чтобы караулить русское добро, ушли, бросивъ мѣшки на произволъ судьбы. Расчитывая переночевать на голой землѣ, мы, конечно, обрадовались этой находкѣ и размѣстились на мѣшкахъ съ такимъ удовольствіемъ, какое едва ли испытываютъ ваши разбитыя на балу красавицы на своихъ мягкихъ бѣлоснѣжныхъ постеляхъ.

Киргизы между тѣмъ бросились разводить костеръ, съ крикомъ и шумомъ, неизбѣжнымъ тамъ, гдѣ сошлись хоть трое изъ нихъ. Кто-то изъ нихъ принесъ и воду изъ колодца.

— Ну что, Косумка, хорошая вода?

— Ничего… немного хуже киндерлинской, но пить можно. Попробуйте, отвътилъ персводчикъ, ощупью пробираясь между мѣшками и поднося полукруглое

кожаное ведро.

Попробоваль... но какъ описать вамъ эту воду киргизскаго Кавказа? Еслибы человѣкъ, задавшись самыми преступными цѣлями, вздумалъ перемѣшать все что есть гадкаго въ мірѣ, то и тогда едва ли вышла бы 'столь убійственная мерзость на вкусъ и запахъ!.. Даже бѣдныя лошади, несмотря на страшную жажду, которая должна была томить ихъ, фыркали и отворачивали головы отъ этой отвратительной жидкости.

Закусивъ холодною бараниной съ солдатскими сухарями и не дождавшись чаю, мы растянулись на своихъ мъщкахъ ѝ скоро заснули богатырскимъ сномъ.

Я проснулся сегодня въ четыре часа утра, дрожа отъ холода и сырости. На востокъ, сквозь мглу, покрывавщую степь, едва только пробивались румяныя полосы, но вскор первые лучи восходящаго солнца озарили и гладкую равнину, и высокіе обрывистые берега Каундинскаго солончака, покрытаго длинными тънями противуположныхъ утесовъ. Я подощелъ къ самому краю обрыва, который тянулся въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нашего бивуака и широкими извилистыми террасами окаймляль соляное озеро съ востока; подо мной, саженей на двадцать ниже, на одномъ изъ уступовъ, который настолько же возвышался надъ поверхностью солончака, какъ муравьи копошились казаки и Киргизы, вытаскивая воду изъ едва замътнаго отверстія колодца Артъ-Каунды. На средин возвышался отдѣльный утесъ глинистаго несчаника, почти правильной цилиндрической формы и среди блестящей соляной поверхности онъ походилъ на гигантскую башню затонувшаго замка. Далъе тянулись яркіе песчаные холмы противоположнаго ската, уходя въ даль своими неуловимомягкими контурами.

Я усълся на краю обрыва со стаканомъ чаю и пока съдлали лошадь набросалъ въ свой альбомъ этотъ характерный видъ здъшней пустыни.

Сію минуту выступаемъ, предстоитъ огромный безводный переходъ.

## VI.

Безводная степь инавыка степнякова.—Миражи.—Случайная встрача съ войсками и ихъ критическое состояніе.—Промаха штаба.—Оплошность начальника и катастрофа. — Походный порядока въ степи.—Убыль верблюдовъ.—Слёды первой колонны и ея бивуакъ въ Сенекахъ.—Аварскій и ночлегъ у Апшеронцевъ.

19 апръля, Сенеки.

Пользуясь дневкой, опишу вамъ подробно и какъ умѣю богатый впечатлѣніями и злополучный день 18 апрѣля, который, я увѣренъ, никогда не изгладится изъ моей памяти.

На востокъ отъ Каундинскаго озера тянется необозримая степь. Она представляетъ твердую глинистую равнину, усѣянную только мелкими кустами бурьяна. Ни одна тропка, ни одинъ холмикъ не оживляетъ ея утомительнаго однообразія.

Мы вы вали съ ночлега въ шестомъ часу утра 18 числа и должно быть подъ невольнымъ вліяніемъ этой невеселой обстановки вхали молча, изръдка перебрасывались отрывочными фразами. Слышался глухой топотъ нашихъ коней, да по временамъ кто-нибудь

хлопнетъ отъ скуки нагайкой — вотъ все, что нарушало таинственную тишину обширной пустыни.

По мѣрѣ углубленія въ степь, все чаще и чаще понадались намъ перебѣгавшія между кустами маленькія ящерицы и змѣи такого же сѣраго цвѣта, какъ земля и бурьянъ; наконецъ ихъ стало столько, что многіе сами нопадали подъ копыта лошадей и наши казаки забавлялись нѣкоторое время, убивая ихъ на всемъ скаку лов-

кимъ ударомъ плети.

Я нѣсколько разъ смотрѣлъ на компасъ. Проводники наши, далеко отдѣлившись впередъ, замѣчательно вѣрно держали въ теченіи шести часовъ подъ-рядъ одно и то же направленіе на сѣверо-востокъ. Надо удивляться въ этомъ отношеніи способности и навыку кочевниковъ: степь раскинулась какъ море на сотню верстъ во всѣ стороны и на ней нѣтъ ни одной тропы, ни одного слѣда живаго существа; нѣтъ неровностей,—ни одинъ кустъ не возвышался даже на поларшина надъ прочими; наконецъ, нѣтъ даже звѣздъ на небѣ. При этихъ условіяхъ Киргизы ѣдутъ какъ бы по врожденному инстинкту, вѣрнѣе чѣмъ по компасу, и прямо выходятъ къ надлежащему мѣсту. По какимъ признакамъ они оріентируются—мнѣ было просто не понятно!..

Занятый этою мыслыю, я подъёхаль къ одному изъстарыхъ степняковъ—къ киргизскому муллё и пред-

ложилъ ему нѣсколько вопросовъ.

— Мѣста, гдѣ кочуютъ наши аулы, отвѣчалъ онъ, — испещрены тропками. Большія безводныя пустыни которыя тянутся на нѣсколько дней пути и въ кото-

рыхъ не бываютъ кочевья, мы переѣзжаемъ лишь по однимъ и тѣмъ же извѣстнымъ направленіямъ, поэтому Киргизъ всегда найдетъ въ нихъ слѣдъ, который вы, непрывычные, пожалуй, и не замѣтите...

- Но по нашему направленію сегодня, кажется, нѣтъ никакихъ слѣдовъ.
- Нѣтъ. Киргизская дорога лѣвѣе; по ней отправились ваши войска. Въ подобныхъ мъстахъ, при выступленіи, беремъ направленіе по соображенію и строго держимся его, а при выходъ изъ пустыни смотримъ на показавшіеся вдали предметы и по нимъ соображаемъ куда направиться. Бываютъ случаи, блуждаютъ и Киргизы, но очень ръдко, -это стыдно у насъ; тогда можно взять направление по солнцу. Но если ненастный день и не великъ запасъ воды, на лошади въ такой пустынь очень плохо заблудившемуся Киргизу; верблюдъ лучше, онъ можетъ шесть дней не пить, хотя и ему трудно послѣдніе три дня. Но за то въ темную ночь, напримъръ, если запоздалый Киргизъ не можетъ отыскать колодца, онъ броситъ поводъ и не управляетъ, а только погоняетъ, - верблюдъ привезетъ его къ водѣ, даже въ совершенно незнакомой мѣстности...

Въ 7 часовъ уже запекло солнце. Во рту начало сохнуть, и мы поминутно останавливались, чтобъ утолить жажду остатками соленой киндерлинской воды, но съ каждымъ выпитымъ стаканомъ жажда становилась еще нестерпимъе.

Немного погодя наши взоры съ напряженнымъ

вниманіемъ устремились на край горизонта. Тамъ, точно въ лѣсистыхъ берегахъ, заблестѣли на солнцѣ серебристыя полосы воды; вотъ они слились въ одну сплошную поверхность огромной рѣки съ чернѣющими тамъ и сямъ небольшими островами, поросшими высокимъ камышомъ... Мы уже надѣялись обогатить географію новымъ открытіемъ, но, къ общему разочарованію, дѣло скоро разъяснилось: виды мѣнялись какъ въ волшебномъ фонарѣ, оставаясь неизмѣнно въ одномъ и томъ же разстояніи отъ насъ, несмотря на ускоренное движеніе нашихъ коней. Наконецъ они исчезли совершенно, оставивъ намъ одно только воспоминаніе объ обманчивыхъ степныхъ миражахъ.

Въ тотъ же день, какъ намъ разсказывали, одна изъ частей нашего отряда была въ такой степени обманута этимъ явленіемъ, что выстроила боевой порядокъ и добрую четверть часа ждала атаки какой-то кавалерійской массы, появившейся на юризонтъ...

Въ одиннадцать жаръ сталъ невыносимымъ. Потъ струился по лицамъ и огромными пятнами выступалъ наружу сквозь китель и окольшъ фуражки. Мы остановились для привала.

Соскочивъ съ мокрыхъ лошадей и допивъ свою воду, мы съ жадностью кидались къ вонючимъ киргизскимъ бурдюкамъ смазаннымъ внутри верблюжьимъ саломъ, и, дълать нечего, тянули тотъ... кауноинский нектаръ еще разогръвшійся на солнцъ, отъ котораго только наканунъ съ такимъ отвращеніемъ отскакивали даже лошади. Многіе изъ насъ готовы были дорого

заплатить за лишній стаканъ этой мерзости, способной, какъ казалось, умертвить живыхъ, а теперь оживлявшей чуть не мертвыхъ... Но, увы, и ея уже не осталось...

Казаки и киргизы быстро соорудили намъ навѣсъ изъ винтовокъ и пикъ съ накинутыми на нихъ бурками, но въ тѣни этого импровизованнаго шатра едва умѣстились наши головы, а все остальное пекло немилосердное солнце. Несмотря на всю нашу усталость, очевидная безполезность подобнаго бивуакированія среди палящаго зноя, безъ тѣни и воды, заставила насъ поспѣшить завтракомъ и тронуться въдальнѣйшій путь. Жаль было усталыхъ и все еще мокрыхъ лошадей, но дѣлать было нечего, —до мѣста ночлега оставалось еще нѣсколько десятковъ верстъ. Мы сѣли и поѣхали тѣмъ же крупнымъ шагомъ.

Проводники взяли на этотъ разъ направленіе прямо на сѣверъ, но спустя какіе-нибудь полчаса они снова остановились и обратили наше вниманіе на крайнюю черту разстилавшейся предъ нами равнины. Удивительное зрѣніе у этихъ людей!

— Тамъ что-то шевелится, кажется видны люди, заговорили Киргизы, когда мы, при всемъ напряженіи глазъ, видѣли предъ собой только чистый, открытый горизонтъ.

Достали бинокли, и только тогда мы могли убъдиться, что на этотъ разъ уже не миражъ передънами, а дъйствительно что-то похожее на привалъбольшаго каравана. Мы направились къ нему и вскоръясно разглядъли бивуакъ одной изъ нашихъ колоннъ.

Не доъзжая съ полверсты до мъста расположенія войскъ, мы были встръчены полковникомъ Теръ-А. въ сопровожденіи сотни казаковъ въ однихъ бешметахъ и съ готовыми винтовками въ рукахъ. Онъ разсказывалъ, что принялъ за непріятеля нашу кавалькаду и что собирался завязать дъло...

Итакъ, мы случайно наткнулись въ степи на второй эшелонъ. Его бивуакъ представлялъ крайне печальную картину. Лишь кое-гдѣ бѣлѣли маленькіе французскіе tentes d'abri, а затѣмъ куда ни взглянуть, вездѣ валялись на голой землѣ пестрыя массы людей, лошадей и верблюдовъ. Все смотрѣло изнуреннымъ п обезсиленнымъ до крайней степени. Подъ открытымъ солнцемъ, среди раскиданнаго тамъ и сямъ оружія, валялись исхудалые люди съ помутившимися глазами; въ нихъ трудно было узнать тѣхъ людей, которые такъ бодро выступали изъ Киндерли нѣсколько дней тому назадъ. Нѣкоторыя лошади стояли понуривъ головы и столько страданія выражали глаза этихъ бѣдныхъ животныхъ, что невозможно было безъ боли смотрѣть на нихъ...

Обходя бивуакъ, я поминутно слышалъ стоны, точно на перевязочномъ пунктѣ послѣ битвы, и на каждомъ шагу натыкался на самыя тяжелыя сцены. Тутъ столнились и растираютъ молодаго солдата, пораженнаго солнечнымъ ударомъ. Тамъ, въ тѣни орудія, мечется другой съ посинѣвшими губами и съ остервенѣніємъ рветъ свою рубаху; къ нему подбѣгаетъ офицеръ и даетъ нѣсколько глотковъ теплой, мутной воды; губы несчаст-

наго впиваются въ жестяную крышку, она мигомъ осущена и бѣднякъ, нѣсколько успокоенный, снова падаетъ на спину...

Загорълые, запыленные офицеры перебъгали отъ одного солдата къ другому и раздавали имъ по глотку остатки воды изъ собственной фляги, и этотъ глотокъ производилъ магическое дъйствіе. Едва наполнялась крышка, какъ къ ней разомъ протягивались десятки рукъ... Я видълъ какъ одинъ солдатъ подошелъ къ Лезгину-милиціонеру, проходившему мимо съ бутылкой воды, и держа послъднюю быть можетъ рублевую бумажку умолялъ взять ее за двтъ крышки воды. Лезгинъ сжалился, подълился съ солдатомъ, но денегъ не взялъ... Мнъ разсказывали массу не менъе трогательныхъ сценъ, бывшихъ въ этотъ трагическій для нашего отряда день, но, къ сожальнію, я не могу остановиться на нихъ.

Оказалось, что, не встрѣтивъ ни одного изъ Туркменъ, отрядъ уже выдержалъ первую битву съ грозною союзницей этихъ номадовъ, съ неумолимою природой. И пораженіе наше висѣло при этомъ на волоскѣ. Я разскажу вамъ какъ это случилось, и тогда судите сами, кто виноватъ. Въ устахъ доброй нашей половины, конечно, природа пустыни служитъ козломъ отпущенія въ настоящемъ случаѣ, но я того мнѣнія, что она если и врагъ нашъ, то лишь подобный лихому партизану, который держится въ почтительномъ отдаленіи при нашемъ благоразуміи и осмотрительности и напротивъ, налетаетъ вихремъ при малѣйшей оплошности...

Дъло въ томъ, что войска, по неопытности, вышли въ походъ съ незначительнымъ запасомъ воды, а нъкоторыя части и вовсе безъ нея, по неимпию сосудовъ. Какъ это могло случиться просто не понятно, но нъсколько десятковъ бурдюковъ, нарочно присланныхъ изъ Тифлиса для перевозки воды, не были розданы войскамъ и такъ и остались въ Киндерлинскомъ складъ.

Но это только цвѣточки.

Выступивъ изъ Киндерли въ воскресенье, г у апръля, полковникъ, ведшій вторую колонну, остановилъ свой эшелонъ для ночлега въ открытой степи, не доходя восьми верстъ до перваю колодиа Каунды, этимъ лишилъ себя возможности пополнить воду, израсходованную на ночлегъ.

Въ понедъльникъ колонна остановилась опять въ степи, не дойдя нъсколькихъ верстъ до слъдующаго колодца Артъ-Каунды.

Въ слѣдующій день для сокрашенія пути, полковникъ провель колонну напрямикъ, оставивъ въ трехъ верстахъ вправо отъ себя Артъ-Каунды, не смотря на то, что до слѣдующаго колодца не менѣе 80 верстъ отсюда, и пройдя въ сильный жаръ 27 верстъ, въ третій разъ ночевалъ въ безводной степи.

Рано утромъ, 18 числа, въ четвертый день похода, колонна тронулась далѣс, но многія роты уже не имѣли ни капли воды. Солнце между тѣмъ пекло и пекло, поднявъ температуру до 42° R. Безводіе, палящій зной и жгучій удушливый вѣтеръ соединились въ этотъ день

какъ бы нарочно для того, чтобъ испытать людей и лошадей, еще не втянувшихся въ степной походъ.

Подъ вліяніемъ мучительной жажды, разжигаемой еще болье адскою температурой, солдаты въ изнеможеніи опускались на землю или отставали десятками и затьмъ казаки арріергарда подбирали этихъ несчастныхъ и сажали на своихъ лошадей. Офицеры ободряли людей, пока выбившись изъ силъ и сами не падали на землю. Уныніе, овладъвшее людьми, перешло наконецъ въ какое-то тупое отчаяніе: побросавъ оружіе и сбросивъ все платье, совершенно голые, одни изъ нихъ разрывали раскаленный песокъ, ложились въ образовавшіяся ямы и засыпали себя землей, въ надеждъ хоть сколько-нибудь укрыться отъ невыносимо-жгучихъ лучей; другіе, не зная на что рышиться, безцъльно кидались въ стороны и какъ сумасшедшіе метались по земль...

Ужасный имъли видъ и тъ изъ солдатъ, которые еще сохранили силы и плелись на своихъ мъстахъ. Запыленные съ головы до ногъ, съ мутными безсмысленными глазами и съ засохшею иъной на губахъ, они походили на живыхъ мертвецовъ и съ трудомъ передвигали ноги.

Въ такомъ критическомъ состояніи колонну остановили въ 10 часовъ утра. Но какъ помочь ей?.. Сенеки, ближайшіе изъ окрестныхъ колодцевъ, были въ 35 верстахъ отъ мѣста привала!.. Туда однако съ казаками и Лезгинами немедленно поскакалъ за водой подполковникъ С., захвативъ съ собою бурдюки и другіе сосуды; но когда они могли вернуться?

Въ ожиданіи этой воды каждый искаль тѣни, стараясь пріютить хоть одну голову, и тѣни, павшія отъ орудій, зарядныхъ ящиковъ, верблюдовъ и лошадей, мгновенно покрылись свалившимися людьми. Раскинули и tentes d'abri, но ихъ было такъ мало въ каждой части, что всѣ вмѣстѣ не укрыли бы и одной роты. Крайняя опасность, угрожавшая отряду, послужила, между прочимъ, предметомъ горячаго спора между многими офицерами, собравшимися подъ однимъ изъ зарядныхъ ящиковъ, но внезапный сигналъ «по возамъ» прервалъ его во время самаго разгара.

- Да наконецъ, замѣтилъ одинъ изъ оптимистовъ, уже вылѣзая изъ-подъ ящика,—Кавказцы никогда не ходили по степямъ, а ошибки неизбъжны во всякомъ новомъ дълъ...
- Совершенно вѣрно относительно *ошибокъ*, прервалъ его Б—скій, тоже приподнимаясь со своего мѣста и направляясь къ своимъ орудіямъ,—но рѣчь идетъ о необъяснимыхъ и непростительныхъ *промахахъ и оплошностяхъ*, которые приводятъ къ катастрофамъ и которые могутъ и *должны быть избъинуты!*..

Въ четвертомъ часу пополудни войска снялись съ бивуака и продолжали движеніе.

Несмотря на незначительность отряда, онъ въ походѣ и въ такой открытой степи, занималъ почти полверсты въ ширину и до полуторы въ глубину. Открывала движеніе небольшая группа проводниковъ, Киргизы и Туркмены на своихъ маленькихъ обросшихъ лошаденкахъ; за ними шла кавалерія постепенно, раз-

вернутымъ фронтомъ, съ распущенными цвѣтными значками; по фасамъ—двѣ роты, каждая въ двѣ линіи; въ арріергардѣ—рота и сотня казаковъ. Въ срединѣ этого четыреугольника, охваченнаго кольцомъ далеко раскинувшихся казачыхъ разъѣздовъ, двигалась остальная пѣхота съ артиллеріей, огромный верблюжій транспортъ, стадо въ нѣсколько сотъ барановъ, спѣшенные казаки, ведя въ поводу своихъ лошадей, на которыхъ сидѣло человѣкъ 200 слабыхъ и больныхъ пѣхотинцевъ, и наконецъ производящій маршрутную съемку топографъ, предъ которымъ неизмѣнно тянется десятисаженная цѣпь, привязанная къ казачьему стремени.

Въ такомъ порядкъ колонна едва подвигалась впередъ. Изнуренные верблюды несли громадные вьюки на своихъ спинахъ, ибо на нихъ же взвалили часть груза съ павшихъ и брощенныхъ верблюдовъ, которыхъ уже насчитывали около 250. Артиллерійскія лошади съ трудомъ вытягивали ящики и орудія, въ такой степени нагруженные ячменемъ, и разными солдатскими мѣщками, что еслибы встрътилась надобность открыть огонь, то потребовалось бы не мало времени, чтобы развязать веревки, сбросить этотъ грузъ и снять чехлы съ самыхъ орудій. Обезсиленные люди также затрудняли движеніе; многіе изъ нихъ опустились на землю на первой же верстѣ, несмотря на ободрительные примъры своихъ офицеровъ. Въ этомъ отношеніи я никогда не забуду между прочимъ тщедушнаго капитана Асфева, на лошади котораго ѣхалъ изнуренный солдатъ, въ то время, когда самъ онъ, напрягая послѣднія усилія, шелъ

предъ своею Самурскою ротой съ двумя солдатскими ружьями на плечахъ...

Жаръ начиналъ спадать, но тѣмъ не менѣе движеніе совершалось при гробовомъ молчаніи всей колонны; только въ одной изъ ротъ раздались было пѣсни, но онѣ составляли такой диссонансъ съ общимъ настроеніемъ, что вскорѣ смолкли сами собой...

Прослѣдовавъ нѣсколько верстъ съ колонной, мы отдѣлились и поѣхали впередъ. Только теперь, когда я взглянулъ на нее издали, тяжелое впечатлѣніе, произведенное на меня состояніемъ колонны, уступило мѣсто совершенно новому чувству: казалось движется грозная армія въ боевомъ порядкѣ,—такъ много внушительнаго было въ этой массѣ, медленно подвигавшейся впередъ въ густыхъ облакахъ пыли...

Уже совершенно стемнѣло, но еще оставалось верстъ пятнадцать до колодцевъ Сенеки, когда мы вышли на караванный путь, идущій изъ форта Александровскаго въ Хиву. Картина нѣсколько измѣнилась, появились небольшіе холмы, между которыми извивалась дорога; по сторонамъ ея довольно рельефно выдѣлялись бѣлыя группы солдатъ, неподвижно лежавшихъ на землѣ,—то были отсталые отъ передовой колонны. Кто - то одиноко, сидѣвшій недалеко отъ нихъ закуривалъ папиросу; отблескъ огня сверкнулъ на стальныхъ ножнахъ его сабли и изобличилъ въ немъ офицера.

— Что, вы устали? обратился къ нему начальникъ отряда.

- Нѣтъ... оставленъ вотъ съ ними до присылки воды, отвѣчалъ офицеръ, приподнимаясь со своего мѣста и указывая на лежавшихъ по сторонамъ солдатъ.
  - Ну, какъ ваша колонна прошла сегодня?
- Страхъ, господинъ полковникъ!.. Растянулись мы верстъ на пятнадцать, да чуть было всѣ не погибли... Счастье вѣдь какое! продолжалъ офицеръ, уже обращаясь къ намъ и нѣсколько понизивъ голосъ: ну, налети на насъ сегодня хоть тысченка этихъ степныхъ халатниковъ, вѣдь какую бы кашу могли заварить!..

Тутъ почти вскачь подъѣхала телѣга и кто-то громко крикнулъ:

- Апшеронцамъ вода! Гдѣ Апшеронцы?
- Слава Богу, отвѣтилъ офицеръ,—сюда, сюда!.. И лежавшіе Апшеронцы медленно, какъ бѣлыя привидѣнія, зашевелились въ темнотѣ...

При дальнъйшемъ слъдованіи мы уже поминутно встръчали телъги или толпы конныхъ, которыя везли воду и спъшили на встръчу къ своимъ частямъ.

Въ этотъ день мы уже проводили семнадцатый часъ на съдлъ й устали до того, что, казалось, вотъвотъ оставятъ силы, а бъдныя наши лошади, свъсивъ головы на поводья, съ трудомъ передвигали ноги и уже не слушали ни шпоръ, ни нагаекъ. Представьте же теперь нашу радость, когда въ 10 часовъ вечера показались наконецъ вдали бивуачные огни первой колонны, разбросанные на большомъ пространствъ. Лагерный шумъ доносился еще издали, оживляясь по мъръ нашего приближенія. Вотъ уже близко, въ нъсколькихъ

шагахъ, раздается ржаніе коней и чья-то бойкая перебранка изъ-за сорвавшейся въ колодецъ манерки. Многочисленные костры бросали свѣтъ на самыя характерныя группы людей, суетившихся среди верблюдовъ и лошадей. Вокругъ колодцевъ происходили страшный шумъ и давка, готовые, казалось, перейти въ общую свалку...

Это общее, хотя и лихорадочное, оживленіе могло заставить забыть труды и впечатлівнія еще переживаемаго дня, еслибы не крайнее физическое изнеможеніе, съ которымъ неразлучна апатія ко всему окружающему. Я слівзь съ коня и готовъ быль тутъ же свалиться, а біздный конь такъ и тянулъ по направленію къ колодцу и, казалось, умоляль напоить его... Я чувствоваль, какъ дрожали, подкашивались мои ноги и різшился прилечь гдів-нибудь поскоріве.

— Насибъ! бурку! крикнулъ я своему Лезгинумилиціонеру.—Совѣтую, господа, и вамъ то же самое, обратился я къ своимъ спутникамъ, стоявшимъ недалеко въ какомъ-то раздумьи, — ждать нечего, маркитанта нѣтъ, а верблюды съ нашими вещами, слава Богу, если придутъ чрезъ два дня...

— Это вы пріѣхали? послышался знакомый голосъ майора Аварскаго. Онъ назваль меня.—Тьфу ты, дьяволь!.. Да тутъ самъ чортъ шею сломитъ! воскликнулъ близорукій майоръ, наткнувшись, прежде чѣмъ я успѣлъ отвѣтить, на лежавшаго поперекъ верблюда.

— Я, батюшка... здравствуйте.

- Ну что, размяло косточки? спросилъ Аварскій, выдѣляясь изъ толпы, когда пламя сосѣдняго костра блеснуло на его очкахъ и освѣтило смуглохудощавую физіономію съ большою черною бородой.— Да что вы тутъ стоите?
- Да вотъ, думаю, гдѣ бы поскорѣе свернуться... я едва стою на ногахъ.
- Пойдемте ко мнѣ, вѣдь тутъ васъ раздавятъ ночью...
  - А у васъ что же, палаты какія-нибудь?
- Дворецъ, батюшка, въ готическомъ стилѣ. Вотъ даже отсюда видно, какъ красуется его шпицъ, отвѣтилъ Аварскій, указывая въ сторонѣ отъ бивуачнаго шума на единственный офицерскій шатеръ, въ которомъ просвѣчивался огонекъ. Живо построили, вѣдь мы часа два уже здѣсь.

Аварскій пригласилъ еще нѣсколько человѣкъ, стоявшихъ около меня, но почти незнакомыхъ ему офицеровъ. Мы, конечно, не заставили просить и отправились за нимъ.

Не могу при этомъ не сказать двухъ словъ о замѣчательно романической судьбѣ этого прекраснаго офицера. Онъ изъ кавказскихъ горцевъ, уроженецъ Дагестана. Будучи мальчикомъ, въ 1839 году, при штурмѣ Ахульго, гдѣ былъ убитъ его отецъ Алибекъ, герой обороны, Аварскій былъ взятъ въ плѣнъ третьимъ баталіономъ Апшеронскаго полка и отправленъ для воспитанія въ Петербургъ. Здѣсь въ корпусѣ онъ принялъ православіе и, будучи выпущенъ въ

офицеры, служилъ сначала въ гусарахъ, а теперь, по истеченіи 34 лѣтъ послѣ плѣна, судьба привела его командовать тѣмъ самымъ третьимъ Апшеронскимъ баталіономъ! \*)

Въ палаткъ Аварскаго, на разостланныхъ буркахъ, уже помъщались человъкъ десять Апшеронскихъ офицеровъ. Между ними стояло нъсколько мъдныхъ чайниковъ, маленькіе холщевые мъшки съ колотымъ сахаромъ и бълыми сухарями и нъсколько стакановъ, надъ которыми струился легкій паръ только что налитаго чаю. По угламъ палатки высились цълые вороха сабель, револьверовъ, нагаекъ и дорожныхъ сумокъ. Солдатскій штыкъ, воткнутый въ землю около чайниковъ, исправлялъ должность подсвъчника, а пламя единственной свъчи, колеблясь въ густомъ табачномъ дыму, тускло освъщало группу усталыхъ собесъдниковъ въ самыхъ непринужденныхъ позахъ...

«Счастливцы эти строевые; куда бы ни пришли, у нихъ все съ собой», подумалось мнѣ при взглядѣ на этотъ незатѣйливый пріютъ, казавшійся такимъ привлекательнымъ!.. Мы размѣстились среди потѣснившихся хозяевъ, появился ромъ, и послѣ двухъ-трехъ стакановъ горячаго чаю, по крайней мѣрѣ, я какъ бы переродился съ новыми силами, такъ живительно дѣйствуетъ здѣсь этотъ поистинѣ нектаръ степныхъ боговъ...

<sup>\*)</sup> Этотъ же баталіонъ подъ начальствомъ Аварскаго заслужилъ въ Хивинскомъ походъ Георгіевское знамя, а самъ онъ умеръ подполковникомъ отъ раны, полученной у воротъ Хивы.

Въ палаткѣ давно уже слышался богатырскій храпъ заснувшихъ офицеровъ. Съ колодцевъ все еще доносился несмолкаемый шумъ. Я слушалъ чей-то разсказъ о впечатлѣніяхъ дня... и не помню, какъ и заснулъ подъ этотъ говоръ какимъ-то убитымъ, непробуднымъ сномъ...

## VII.

Утро слёдующаго дня и лихорадочная жизнь у колодцевь. — Характеристика Киргизовь.—Сенеки.—Послёдствія 18 числа.—Исправленіе ошибокь и уменьшеніе отряда.—Изв'ястіе о результат'я набёга и служь объ отравленіи колодцевь.

20 апръля. Сенеки.

Высоко уже поднялось солнце и сквозь парусину шатра ярко-матовымъ свѣтомъ разливались его лучи надо мной, когда я проснулся на другой день. Въ палаткѣ никого уже не было. Едва я приподнялся, потягиваясь и расправляя свои измятые члены, какъ осторожно разодвинулись полы шатра и между ними показался сперва мѣдный чайникъ, затѣмъ усатое, загорѣлое лицо майорскаго вѣстоваго и наконецъ вся его грузная изогнувшаяся фигура.

— Заспались, ваше благородіе, заговориль вѣстовой!—Прочіе господа давно ужъ повставали и чайку понапились; вотъ Ширванцы стали подходить, такъ они вышли встрѣчать... Это ужъ въ другой разъ я вамъ чайничекъ подогрѣваю, продолжалъ солдатъ, какъ

видно изъ разговорчивыхъ. — Да казакъ раза три приходилъ понавъдаться, не встали ли, молъ.

- Какой казакъ?
- Не могу знать, ваше благородіе, изъ какихъ онъ будетъ... По нашему, должно, не силёнъ, ни слова не разумѣетъ. Да онъ и по сейчасъ...

Но далѣе я уже не слушалъ. Въ палатку просунулась огромная черная папаха и я видѣлъ, что, путаясь между полами, какъ въ тенетахъ, ко мнѣ пробирался «казакъ», о которомъ шла рѣчь.

- А!.. Насибъ! здравствуй! Что, братъ, скажешь?
- Съ конемъ нашимъ, отвѣчалъ онъ по-лезгински, что-то плохо... Ноги распухли, не ѣстъ ничего и не встаетъ, бѣдный...

Мысль потерять лучшую лошадь въ отрядѣ, а самое главное, перспектива остаться безъ лошади на все время предстоящихъ «удовольствій», подобныхъ только-что испытаннымъ наканунѣ, обдала меня, какъ варомъ. Я схватилъ фуражку и выскочилъ изъ палатки.

- Гдѣ онъ?
- Вотъ здѣсь, недалеко, идите за мной, говорилъ Насибъ, пробравшись впередъ.

Переходя черезъ спящихъ людей и лавируя между животными и безпорядочно нагроможденными вещами, я слѣдовалъ за Насибомъ и еще издали увидалъ своего «Султана». Онъ лежалъ подъ открытымъ солнцемъ возлѣ группы столь же изнуренныхъ офицерскихъ лошадей, глаза которыхъ, казалось, такъ ясно выражали какую-то трогательную покорность судьбѣ... Я подо-

шелъ къ своей лошади, погладилъ ее и попробовалъ поднять; она приподнялась немного, но снова рухнулась и, будто съ мольбой въ помутившихся глазахъ, лизнула мою руку...

- Да что же съ нею? спросилъ я въ отчаяніи Насиба, котораго добрая физіономія почему-то показалась мнѣ въ эту минуту необыкновенно глупою.
  - То же, что и со всѣми другими, —надорвалась.
  - Когда ты поилъ ее?
- Вчера, черезъ полчаса послѣ прибытія, я далъ ей два ведра. Она осушила ихъ мигомъ, и когда я досталъ третье, уже для своей лошади, «Султанъ» отогналъ ее и впился въ ведро такъ, что я сначала не могъ отнять, а потомъ сжалился...

Послѣ восьмидесятиверстнаго безводнаго перехода въ страшный жаръ, лошади, не чувствующей ногъ отъ изнуренія, сразу три ведра воды!.. О, добрый Насибъ—это ты!.. Его услуга мнѣ только напомнила Крыловскаго медвѣдя, но дѣлать было нечего: кромѣ привычныхъ къ степямъ киргизскихъ лошадей, всѣ остальныя болѣе или менѣе въ такомъ же плачевномъ состояніи...

Я возвратился въ палатку, съ наслажденіемъ окатилъ себя нѣсколькими ведрами воды, напился чаю и затѣмъ, свѣжій и бодрый, пошелъ бродить по лагерю и осматривать мѣсто нашего расположенія.

Вокругъ колодцевъ стояли плотно-столпившіяся массы верблюдовъ и слышались шумные киргизскіе голоса. Сквозь эту «флотилію пустыни» я съ трудомъ

пробрался къ одному изъ колодцевъ, отверстіе котораго, какъ и всѣхъ остальныхъ, выложено огромными глыбами камня; здѣсь, въ страшной суетѣ, Киргизы поили нашихъ верблюдовъ. Смотря на эту процедуру, я рѣшительно не зналъ, чему болѣе удивляться: быстротѣ ли, съ которою осущались большія деревянныя корыта, или необыкновенной ловкости, съ которою Киргизы доставали воду изъ двадцатисаженной глубины. Откинувъ на затылокъ волчій малахай, засучивъ рукава за локти и широко разставивъ ноги, Киргизъ какъ привинченный стоитъ надъ отверстіемъ колодца; перебирая веревку, его мускулистыя руки мелькаютъ быстро, точно крылья вѣтреной мельницы, и что ни взмахъ—сажени на полторы вылетаетъ веревка, къ которой привѣшена тяжелая кауза \*).

Невольно бросаются въ глаза нѣкоторыя особенности этого оригинальнаго племени. Въ отличіе отъ чистоплеменныхъ Туркменъ, Киргизы обладаютъ болье живымъ темпераментомъ и грязны до невозможности. Они говорятъ, что платье предохраняетъ отъ солнца, и несмотря даже на сорокаградусный жаръ, никогда не покидаютъ огромную мѣховую шапку и нѣсколько ватныхъ халатовъ. Киргизы вѣчно шумятъ, — такова ихъ натура; слушая ихъ болтовню о прошлогоднемъ снѣгѣ, можно подумать, что они сейчасъ подерутся; однако ничуть не бывало, — это только обыкновенный способъ ихъ разговора. О самыхъ простыхъ

<sup>\*)</sup> Большой киргизскій сосудъ изъ верблюжьей кожи для вытаскиванія воды изъ колодцевъ.

вещахъ, въ дорогѣ или на бивуакѣ, они говорятъ не иначе какъ громко перекрикиваясь, и ихъ ръзкіе голоса день и ночь раздаются по всему лагерю, за исключеніемъ тѣхъ короткихъ промежутковъ, когда они ъдятъ. Обыкновенно, на краю лагеря, киргизская ставка бросается въ глаза еще издали, —пиками воткнутыми въ землю около цълой пирамиды безобразныхъ съделъ, съ торчащими на цѣлый футъ передними луками. Вотъ тутъ-то, три раза въ сутки, плотнымъ кольцомъ усаживаются Киргизы вокругъ огромнаго чугунника какого-то варева, изъ котораго неизмѣнно выглядываютъ верблюжьи кости. Какая-то благоговъйная тишина водворяется между ними; въ это время они какъ бы нѣмѣютъ и, пока остается въ котлѣ хоть ложка ихъ сърой похлебки, можно, кажется, услышать муху, пролетъвшую надъ киргизскою трапезой...

У колодцевъ, гдѣ солдаты и казаки поили коней или наполняли свои баклаги, кипѣла та же шумная жизнь, полная брани и смѣха, но не доставало только киргизской ловкости. Ведра, манерки и котелки на длинныхъ веревкахъ цѣлыми десятками сновали въ колодезь и обратно, путались, обрывались, и въ результатѣ, въ дѣлѣ совершенно новомъ для солдатъ, конечно, выходило много шуму, но мало воды.

Вода здѣсь превосходная. Колодцевъ около двадцати, и они разбросаны на небольшой, съ квадратную версту, совершенно голой равнинѣ, занятой теперь нашими войсками. Съ сѣвера и юга равнина окаймляется двумя параллельными грядами высокихъ холмовъ, обрывающихся мѣловыми утесами ослѣпительной бѣлизны, между которыми тянется караванный путь. Вотъ это-то дефиле, образуемое горами и усыпанное колодцами, и носитъ имя, напоминающее знаменитаго учителя Нерона.

Отрядъ нашъ уже стянулся къ Сенекамъ. Проведя всю ночь на 19 число въ дорогѣ, вчера утромъ добрела сюда злополучная вторая колонна, а сегодня въ полдень прибылъ наконецъ и арріергардъ со штабными

верблюдами.

Послѣдствія крушенія 18 числа, къ счастью, незначительны: кромѣ верблюдовъ, пало нѣсколько лошадей и съ ума сошелъ одинъ артиллеристъ. Но люди уже отдохнули и оправились отъ понесенныхъ трудовъ какъ ни въ чемъ не бывало; они снова смотрятъ молодцами и теперь, когда я пишу эти строки, со всѣхъ концовъ лагеря несутся громкія солдатскія пѣсни.

- Ну, что, труденъ походъ? спросилъ я одного солдата, который наполнилъ водой какую-то кишку и пригонялъ ее для носки черезъ плечо.
- Онъ, походъ бы ничего, ваше благородіе, да вотъ безъ воды, не знали мы, будто маленько не ладно...-Да ужъ не надуетъ больше!..

И дъйствительно, надо полагать, «не надуетъ больше», и тяжелый урокъ послужитъ въ пользу. Въ Киндерли уже полетъли нарочные за бурдюками, а солдаты научились придавать здъсь надлежащую цъну каждой каплъ воды, и лихорадочно работаютъ надъ приспособленіемъ къ ея переноскъ разныхъ пу-

зырей, шкуръ; желудковъ и т. п. Все, что только можетъ вмѣстить и сохранить воду, все мало-мальски подходящее, бережно примѣняется къ дѣлу...

18 число произвело, конечно, весьма сильное впечатлѣніе на всѣхъ насъ и, говоря откровенно, на нѣкоторыхъ даже деморализующее вліяніе. Нашлись господа, которые не скрывали желанія возвратиться и высказывали, что дальнъйшее движеніе поведетъ къ неизбѣжной гибели. Но къ чести отряда надо прибавить, что эти единичные уроды нашей семьи встрѣтили общее неодобреніе и будутъ возвращены въ Киндерли. Остальные затѣмъ офицеры наэлектризованы попрежнему, и я готовъ утверждать, что они предпочтутъ погибнуть, чѣмъ вернуться; нѣкоторые, и между ними подполковникъ С., даже объявили торжественно, что въ случат возвращенія отряда, они переодтнутся въ туркменское платье и пойдуть чрезъ степь для присоединенія къ отряду полковника Маркозова во что бы то ни стало!..

Сегодня утромъ, къ прискорбію нашему, сдѣлалось извѣстно, что число павшихъ верблюдовъ \*), не позволяєть поднять надлежащее количество продовольствія на весь отрядъ, а артиллерійскія лошади изнурены въ такой степени, что не вывезутъ орудій; причины эти заставляютъ уменьшить почти вдвое и безъ того не сильный отрядъ. Двѣ сотни кавалеріи, три полевыя орудія, часть пѣхоты, весь колесный обозъ и все, безъ

<sup>\*)</sup> На первыхъ переходахъ до Сенеки части отряда бросили въ пути 340 верблюдовъ изъ 865 и до 6 тысячъ пудовъ провіанта разнаго...

чего только мыслимо дальнъйшее движение къ Хивъ, отправляются обратно въ Киндерли. Офицерамъ объявлено, что они пойдутъ на солдатской пищѣ и чтобы бросили поэтому не только палатки, желѣзныя кровати, посуду и лишнее платье, но и все, что только можеть считаться прихотью для простаго солдата. Это исполняется въ точности, и тѣмъ болѣе охотно, что сами офицеры прекрасно сознаютъ необходимость этого.

Я видѣлъ офицеровъ тѣхъ казачьихъ сотенъ, которыя предназначены қъ возвращенію; они чуть не плачутъ и готовы идти пъщкомъ, лишь бы дълить общую

участь и не возвращаться...

Сейчасъ получено донесеніе майора Навроцкаго о его удачномъ набъгъ на кочевья около Кайдакскаго залива. Киргизы сопротивлялись съ оружіемъ въ рукахъ, и у насъ убитъ одинъ и ранено нѣсколько казаковъ, но отбито при этомъ столько верблюдовъ, лошадей и овецъ, что двъ сотни съ трудомъ ведутъ ихъ. По просьбѣ Навроцкаго, на встрѣчу къ нему посылаютъ конно-иррегулярцевъ.

Это извѣстіе мигомъ облетѣло лагерь и на всѣхъ лицахъ засіяла радость: верблюды—все для насъ, они

дороже людей теперь!..

Другой слухъ не такъ благопріятенъ. Говорять, что Хивинцы засыпали колодцы, лежащіе на нашемъ пути въ срединъ степи, а нъкоторые даже отравили. Для повърки этого извъстія сегодня же посланы Киргизы.

Завтра выступаемъ далѣе.

## VIII.

Осторожность солдать. —Дорога въ Бешъ-Окты. —Саксауль. — Возня съ верблюдами. — Соединеніе съ авангардомъ. — Бешъ-Октинскій редуть, вода и ея вліяніе. —Песчаные ходмы и ихъ обитатели. — Ураганъ. —Добыча и минеральная вода.

23 априля, Бешъ-Окты.

Подъ вечеръ 21 апръля Сенекскій лагерь представляль картину обычнаго оживленія предъ выступленіемъ. Засуетившієся люди съ неизбѣжнымъ шумомъ приготовлялись къ дорогѣ: выочили верблюдовъ, прощались съ земляками, и какъ будто снова предстояла безводная пустыня, спѣшили набрать побольше свѣжей воды, несмотря на предупрежденіе о близости слѣдующихъ колодцевъ. Невольно припомнилъ я изреченіе солдата «не надуетъ больше»...

Въ шесть часовъ раздался сигналъ, и отрядъ одною общею колонной началъ постепенно вытягиваться на караванную дорогу. Части, предназначенныя къ возвращенію въ Киндерли, остались въ Сенекахъ. Простившись съ ними, начальникъ отряда, а съ нимъ и

мы, въ обычной кавалькад тронулись вследъ за войсками.

Дорога въ Бешъ-Окты, на всемъ ея восемнадцативерстномъ протяженіи, идетъ между сыпучими песчаными холмами, начинающимися у самой оконечности Сенекской равнины и покрытыми сначала мелкимъ кустарникомъ, а затѣмъ деревьями саксаула. Послѣднія образуютъ какую-то жалкую пародію хвойнаго лѣса, за которою, подобно непрерывной террасѣ, не перестаетъ возвышаться съ правой стороны бѣлая лента

мѣловыхъ обрывовъ.

Я здѣсь первый разъ видѣлъ это далеко не красивое, чтобы не сказать безобразное, дерево, и благодаря нашему эскулапу, оказавшемуся рьянымъ ботанофиломъ, могу привести вамъ его научное названіе—Соледревникъ или Haloxylon. Тонкій, искривленный и узловатый стволъ саксаула, развѣтвляясь на такіе же неправильные отростки, напоминаетъ цвѣтомъ и корой грязную старую лозу винограда, и оканчивается нѣсколькими иглами того же грязно-бураго цвѣта. Онъ рѣдко достигаетъ двухсаженной высоты при обыкновенной толщинѣ отъ двухъ до трехъ вершковъ у основанія, но замѣчательна его плотность: онъ тонетъ въ водѣ, едва поддается топору, горитъ такъ медленно, что небольшое полѣно сохраняетъ огонь цѣлыя сутки и даетъ чрезвычайно мало золы...

Длинною лентой извиваясь между песчаными холмами, отрядъ бодро подвигался впередъ въ вечерней прохладъ, пока какой-нибудь тяжело нагруженный

верблюдъ не останавливалъ его, растянувшись поперекъ дороги. Всѣ усилія поднять такого верблюда зачастую разбивались о замѣчательное упрямство этого животнаго, дѣлающагося въ подобныхъ случаяхъ какъ бы безчувственнымъ....

«Юръ... юръ, голубчикъ», начинаютъ солдаты ласково понукать верблюда, слегка подергивая за веревочку, продѣтую сквозь его ноздри.

Верблюдъ неумолимъ и только флегматически ра-

ботаетъ своими огромными челюстями.

«Юръ же, анаөема!.. Дьяволъ рыжій!.. Юръ!!» и глухіе удары сыпятся на костлявыя бедра. Верблюдъ прекращаетъ жвачку, его умные глаза продолжаютъ смотрѣть прямо предъ собой въ какомъ-то раздумьи... но вотъ онъ внезапно поворачиваетъ голову и сразу обдаетъ зеленою жвачкой нѣсколько солдатскихъ физіономій; тѣ обтираются, щедро расточая свое неизбѣжное «крѣпкое слово»...

Вся эта возня кончалась обыкновенно тѣмъ, что выокъ съ упрямаго верблюда раскладывали на другихъ, а его самого стаскивали въ сторону отъ дороги, и колонна продолжала движеніе.

«Стой!.. стой!» снова раздавался гдѣ-нибудь черезъ минуту громкій крикъ вожака-солдата, «вьюкъ свалился!..»

Новая, исторія. Свалившійся на сторону вьюкъ бьетъ по ногамъ верблюда и останавливаетъ его; передній, продолжая идти, тянетъ его за ноздри, такъ какъ всѣ верблюды привязаны другъ къ другу, и иногда

обрываетъ ихъ... Раздается плачевный, раздирающій душу крикъ несчастнаго верблюда, а затѣмъ новая остановка и новая возня...

Благодаря неопытности солдатъ, которые еще не пріучились хорощо вьючить верблюдовъ, подобныя сцены повторялись весьма часто и крайне замедляли движеніе отряда. При одной изъ нихъ, къ сожалѣнію, разбился въ дребезги огромный ящикъ съ фотографическимъ аппаратомъ, и его хозяину, любителю степныхъ видовъ, ничего болѣе не остается, какъ продолжать походъ въ качествѣ волонтера и любоваться этими видами,...

Солнце скрылось. Сгустилась темнота, и тощіе рѣдко разбросанные по сторонамъ саксаулы казались теперь густою березовою рощей; дорога нѣсколько разъ выбѣгала изъ этой обманчивой чащи на гладкую поверхность бѣлыхъ солончаковъ,—тинистыхъ, пересохшихъ пространствъ, покрытыхъ солью, — и снова исчезала между песчаными холмами, пока не замелькали въ темнотѣ привѣтливые огни авангардныхъ ротъ...

Около то часовъ войска прибыли въ Бенгъ-Окты и расположились вокругъ колодцевъ, а наша компанія направилась къ капитану Бекузарову, начальнику авангарда, который стоитъ здѣсь болѣе двухъ недѣль. Двѣ походныя кровати, стоявшія въ палаткѣ капитана, трещали и гнулись подъ тяжестью гостей, прибывшихъ сюда еще ранѣе насъ; на столѣ фигурировалъ уже порядочно истерзанный баранъ, окруженный нѣсколькими бутылками «родного». Порядочно «закусившая», по

всѣмъ признакамъ, компанія, распивала чай, но по недостатку стакановъ приходилось ждать очереди, несмотря на то, что нѣкоторые прибѣгали къ самымъ невозможнымъ сосудамъ. «Соловей», по обыкновенію, оживлялъ всю компанію. Пристроившись въ уголку палатки, онъ заливался куплетами изъ La fille de madame Angot, прекращая свое пѣніе только за тѣмъ, чтобы хлебнуть глотокъ чаю изъ Богъ вѣсть откуда взявшейся помадной банки... Тутъ же, кто гдѣ могъ примостился, и заснула вся собравшаяся компанія.

Бешъ-Окты \*) предназначены служить первымъ опорнымъ пунктомъ для нашего отряда, и потому мы нашли здѣсь небольшой, совершенно оконченный редутъ, возведенный авангардными ротами вокругъ пяти неглубокихъ колодцевъ. Земляной валъ его обнесенъ небольшимъ рвомъ, имѣетъ выступъ для одного орудія и можеть вмѣстить нѣсколько роть. Вода бешъоктинская могла бы считаться сносною, еслибъ не значительная примъсь глауберовой соли. Такая вода только раздражаетъ жажду и на всехъ, не исключая лошадей и верблюдовъ, производитъ свое обычное, неотразимое дѣйствіе. Нельзя особенно позавидовать участи тѣхъ, кому послѣ нашего ухода придется занимать. Бешъ-Окты и въ продолжение нѣсколькихъ мѣсяцевъ ежедневно принимать волей или неволей солидную дозу глауберовой соли...

Окрестности Бешъ-Окты на всемъ пространствъ,

<sup>\*)</sup> Пять стрѣлъ.

доступномъ глазу, покрыты сыпучимъ пескомъ, изрытымъ какъ волнующееся море; кое гдѣ возвыщаются правильныя какъ бы только-что насыпанныя, коническія вершины болѣе значительныхъ холмовъ, мѣняющихъ свои очертанія при малѣйшемъ дуновеніи вѣтра, и только на югѣ едва замѣтною лентой извивается въ отдаленіи непрерывный кряжъ мѣловыхъ утесовъ, идущихъ со стороны Сенекъ. Изъ песчаныхъ сугробовъ тамъ и сямъ выглядываетъ тощій и невзрачный саксаулъ, точно однѣ высохшія вѣтки деревьевъ занесенныхъ пескомъ. (Начиная отъ Бешъ-Окты, пески эти непрерывно тянутся на сѣверъ болѣе ста верстъ и составляютъ общирный песчаный районъ, извѣстный у Киргизовъ подъ именемъ Тюе-су.)

Вчера утромъ, когда съ бруствера редута я смотрѣлъ на этотъ безжизненный пейзажъ бешъ-октинскихъ окрестностей, на вершинѣ одного изъ холмовъ зашевелилось что-то черное, показавшееся мнѣ туркменскою папахой. «Не высматриваетъ ли за нами непріятельскій лазутчикъ», подумалъ я, но быстро направленный бинокль разсѣялъ эту догадку и въ то же время подстрекнулъ мое любопытство: на песчаномъ холму сидѣла огромная черная птица.

Схвативъ солдатскія ружья, я и Бекузаровъ перескочили черезъ ровъ и направились къ одинокому хищнику. Ускорить шагъ не было возможности при всемъ желаніи: ноги углублялись въ горячій песокъ по самыя колѣни, поэтому медленно, съ трудомъ и замираніемъ сердца мы приближались къ одному изъ са-

мыхъ крупныхъ видовъ семейства коршуновъ... Птица сидѣла неподвижно. Подойдя шаговъ на полтораста, мы остановились, но въ то же мгновеніе распахнулись два огромныя крыла, и едва поднявшись надъ землей, хищникъ спустился вновь и скрылся за тѣмъ же холмомъ, прежде чѣмъ, для очищенія совѣсти, грянули два безнадежные выстрѣла изъ нашихъ винтовокъ... Съ кѣмъ мы имѣли дѣло—трудно сказать. Но еслибъ эта встрѣча произошла не въ степи, я бы утверждалъ, что предъ нами былъ альпійскій ягнятникъ,—такъ громадна была птица.

Мы еще бродили нъкоторое время въ окрестностяхъ Бешъ-Окты, но эта ходьба уже имъла характеръ не столько охоты, сколько экскурсіи съ цѣлью ознакомиться съ маленькими обитателями сыпучихъ песковъ. Нѣсколько интересныхъ жуковъ и самая мелкая порода ящерицъ, -- вотъ все, что удалось намъ видѣть. Послѣднія во множествѣ шныряютъ по песчанымъ холмамъ, исчерчивая ихъ цълыми сътями легкихъ, извилистыхъ слъдовъ, и для своей обороны мгновенно зарываются въ песокъ при приближеніи опасности. Вотъ она быстро несется по песку прямо навстрѣчу къ вамъ и, завидя васъ, не поворачиваетъ, не убъгаетъ, но сразу останавливается, припадаетъ на брюшко и, быстро работая лапками, выбрасываетъ песокъ изъ-подъ себя на свою спинку. Черезъ минуту она какъ бы замираетъ, – песокъ уже выровненъ и изъ него выглядываютъ только два крошечные, едва замѣтные глазенка... Вы подходите ближе — глазенки

исчезають и на пескъ не остается никакого знака только что видънной работы. Ужъ изъ-подъ вашихъ ногъ ящерица вылетаетъ стрълой изъ своего убъжища и обращается въ бъгство, быстро извиваясь по песчанымъ сугробамъ...

День становился нестернимо знойнымъ и удушливымъ. Въ нѣкоторомъ разстояніи отъ нашего редута не было слышно ни одного звука въ воздухѣ; какая-то гробовая тишина охватила всю окружающую природу. Песокъ раскалился въ такой степени, что, казалось, сжигалъ ноги, несмотря на обувь... Чувствуя, какъ кровь приливаетъ въ голову, я поспѣшилъ возвратиться въ лагерь и крайне обрадовался, найдя здѣсь разбитую для меня палатку и готовую постель. Пользуясь этимъ, я раздѣлся,—первый разъ послѣ выступленія изъ Киндерли, — окатилъ себя нѣсколькими ведрами воды и послѣ ранняго обѣда съ удовольствіемъ заснулъ въ чистой человѣческой обстановкѣ...

Но я бы не ложился, еслибы могъ предугадать, какой сюрпризъ готовитъ намъ изобрѣтательная природа!.. Часа черезъ два раздался внезапный трескъ: я проснулся и прежде, чѣмъ успѣлъ приподнять голову, шатеръ мой былъ сорванъ и отброшенъ за нѣсколько саженъ, а я засыпанъ горячимъ пескомъ. Я вскочилъ на ноги, протирая глаза и отплевывая полный ротъ грязи: густая песчаная туча съ невыразимою силой летѣла надъ редутомъ, и въ воздухѣ слышался визгъ, точно сотни ядеръ проносились мимо ушей. Едва онъ замеръ въ отдаленіи, какъ съ новою ужасною силой

рванулъ вѣтеръ, новыя тучи песку закрыли на мгновеніе солнце и страшнымъ вихремъ пронеслись надъ укрѣпленіемъ, разбиваясь о брустверъ, засыпая весь лагерь и срывая послѣдніе его шалаши и палатки... И этотъ адъ кромѣшный, то утихая на мгновеніе, то разражаясь съ новою яростью, стоялъ нѣсколько часовъ надъ нами!...

Я съ трудомъ дышалъ. Я не могъ видъть, что происходило вокругъ, даже въ нъсколькихъ шагахъ отъ меня, и только слышалъ отчаянный шумъ съ криками и проклятіями, долго стоявшій надъ ошеломленнымъ лагеремъ и иногда заглушаемый бъщенымъ свистомъ песчанаго урагана...

Къ вечеру стихло, но взбудораженный песокъ еще и сегодня стоитъ въ воздухѣ и густою мглой покрываетъ всю окрестность. Редутъ занесенъ песчаными сугробами, да и лагерь нашъ представляетъ крайне печальную картину полнаго разрушенія.

Вечеромъ послѣ этой катастрофы возвратился сюда изъ набѣга кавалерійскій отрядъ майора Навроцкаго, въ ожиданіи котораго мы и стояли здѣсь. Онъ привелъ съ собою болѣе 200 верблюдовъ, нѣсколько сотъ барановъ, до полусотни маленькихъ киргизскихъ лошадей и двухъ захваченныхъ въ степи эммиссаровъ Хивинскаго хана, присланныхъ на Мангышлакъ для возбужденія противъ насъ кочевого населенія. Песчаный ураганъ захватилъ Навроцкаго въ дорогѣ. Легко себѣ представить, что должны были испытать его всадники, обремененные такою огромною обузой!...

Верблюдовъ распредълили во всѣ части. Между ними не мало крупныхъ дромадеровъ, весьма цѣнимыхъ здѣсь, легко поднимающихъ до 20 пудовъ и извѣстныхъ въ степи подъ именемъ нардовъ. Часть лошадей пойдетъ подъ горными орудіями, а другая разобрана офицерами. Я тоже по необходимости пріобрѣлъ себѣ одну изъ этихъ, говорятъ, неутомимыхъ крысъ, обладающихъ замѣчательною иноходыо, такъ какъ мой Насибъ съ бѣднымъ Султаномъ до сего времени еще въ Сенекахъ...

Во избѣжаніе повторенія въ будущемъ «18 апрѣля» здѣсь было рѣшено назначить начальниками эшелоновъ новыхъ офицеровъ, такъ какъ идти одною общею колонной отрядъ не можетъ, —для всѣхъ сразу не хватитъ воды въ колодиахъ. Вчера утромъ выступилъ отсюда авангардъ подъ начальствомъ подполковника С., а сегодня колонна Апшеронцевъ съ горными орудіями, которую повелъ начальникъ штаба Г., такъ какъ предполагается, что писать въ степи будетъ не къ кому и не о чемъ...

Изъ Камысты, то есть слѣдующихъ колодцевъ, С. прислалъ сюда для пробы бутылку вяжущей на вкусъ желѣзистой воды. Боже мой, какая гадость!.. Видно намъ предстоитъ испытать на себѣ дѣйствіе всевозможныхъ минеральныхъ водъ, прежде чѣмъ мы доберемся до предѣловъ этой заколдованной Хивы...

## IX.

Шиферныя горы и желѣзистый ручей. — Гигантская скала и сланцевые шары.—Сфрные колодцы.—Снова пески и отсталые.— Киргизское кладбище. — Наши карты. — Чакырымъ. — Сай-Кую.— Мавзолей степнаго витязя и образець киргизской скульптуры.— Бусага и его гротъ.

26-го априля, Бусага.

...Оставивъ одну роту съ орудіемъ для занятія Бешъ-Окты, съ остальными войсками мы выступили оттуда утромъ 24 апрѣля и въ полдень прибыли въ Камысты \*). Песчаные холмы съ саксауломъ вскорѣ остались за нами, и мы продолжали путь по твердому глинистому грунту. На послѣднихъ верстахъ начался незначительный подъемъ и затѣмъ сразу крутой спускъ по шифернымъ обрывамъ, нависшимъ надъ Камыстинскою впадиной на нѣсколько сотъ футовъ; здѣсь по первобытной тропкѣ, допускающей ѣзду только въ одну лошадь, пришлось спускать наши тяжелыя поле-

<sup>\*)</sup> Камыши.

выя орудія. Эта трудная операція совершилась, къ счастію, благополучно, но люди ежеминутно рисковали очутиться вмѣстѣ съ орудіями на днѣ пропасти...

Изъ подошвы этихъ шиферныхъ горъ вытекаетъ бурою полосой небольшой желѣзистый ручей Камысты, воду котораго мы пробовали еще въ Бешъ-Окты наканунѣ выступленія. Но все его протяженіе ограничивается десятками саженъ, такъ какъ онъ пропадаетъ тутъ же въ камышахъ, покрывающихъ незначительное пространство у подошвы горъ.

День снова былъ нестерпимо жаркій, но тѣмъ не менѣе, послѣ небольшого отдыха въ Камысты, мы поѣхали дальше, взявъ съ собою одну кавалерію. Вести колонну остался подполковникъ Буемскій, которому было приказано прождать на бивуакѣ самые жаркіе часы, крайне утомительные для движенія пѣхоты, и затѣмъ слѣдовать за нами.

Въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Камысты мы вступили въ новую песчаную область Ай-Кумъ, столь же общирную, какъ и Туе-Су, но только безъ саксаула. Вытянувшись въ одну лошадь, мы начали извиваться по слѣдамъ проводниковъ между огромными сыпучими барханами и подняли страшную массу пыли; отъ густыхъ ея облаковъ, носившихся надъ нами, казалось, и самое небо задернуто желтою завѣсой, а люди и лошади положительно были неузнаваемы подъ толстымъ слоемъ этой пыли, обращенной въ грязь валившимъ со всѣхъ потомъ...

Хорошо, по крайней мѣрѣ, что невозможно заблу-

диться въ этой мъстности: съ лъвой стороны дороги, начиная отъ Камысты и до Бусага, болѣе 60 верстъ непрерывно тянется отвъсная скала Чинкъ, въ нъсколько сотъ футовъ вышиной, и изъ нея то и дѣло выглядываютъ наполовину обнаженные и удивительно правильные сланцевые шары отъ самыхъ мелкихъ до огромныхъ, достигающихъ иногда до полуторы сажени въ діаметръ. Многіе изъ нихъ валяются у подошвы скалы, оставивъ на ней свои правильныя гнѣзда; другіе въ такой степени высовываются наружу изъ скалы и грозять своимъ паденіемъ, что невольно удивляещься какъ они еще держатся... Сферическіе камни, подобные этимъ, я не разъ видълъ и на Кавказъ, въ скалахъ Дагестана, и тамъ, когда удавалось разбить небольшіе изъ нихъ, всегда оказывалось, что они имъютъ внутри пустое пространство, наполненное полупрозрачными камешками кристаллической формы. Какимъ образомъ могли образоваться въ скалахъ эти чудовищныя естественныя бомбы—пусть рышають геологи...

Благодаря глубокимъ пескамъ, которые окончились только у самаго Карашека, мы прибыли къ этимъ колоднамъ поздно ночью, пройдя за весь день всего 43 версты. Казалось мы прошли вдвое больше,—въ такой степени давали себя чувствовать и утомленіе, и волчій голодъ; между тѣмъ верблюды наши, слѣдовательно и всѣ запасы, остались съ колонной, и намъ въ ожиданіи утра начего больше не оставалось, какъ растянуться на буркѣ съ сѣдломъ у изголовья...

Колодцевъ на Карашекъ три, но два изъ нихъ

были засыпаны. Вода сильно отзывается тухлыми яйцами, надо полагать, отъ большой примѣси сѣры.

На утро мы уже нашли здѣсь эшелонъ Б-скаго, который съ трудомъ стянулся сюда только къ двумъ часамъ ночи. Артиллерійскія лошади выбились изъ силъ и приходилось прибъгать къ помощи и безъ того усталыхъ людей, чтобы вытягивать орудія изъ глубокихъ песковъ. Къ полуночи арріергардные казаки дали знать начальнику колонны, что много отсталыхъ... «Да и немудрено, зам'тилъ п'тхотный офицеръ, разсказывавшій мн объ этомъ ночномъ движеніи, - помилүйте, сдѣлать пѣшкомъ сорокъ три версты по этимъ дьявольскимъ пескамъ!.. Меня назначили для присмотра за отсталыми, и я очень обрадовался этой возможности отдохнуть, потому что пышкомъ еле вытаскиваешь ноги изъ песку, а на лошади, съ непривычки, до того меня разломило, что каждая верста казалась цѣлымъ переходомъ. Вотъ я взобрался на одинъ изъ бархановъ на краю дороги, прилегъ на мягкій песокъ, не выпуская поводьевъ своей лошади, и жду арріергардныхъ казаковъ... Прошла послѣдняя рота со своими верблюдами. Черезъ нѣсколько минутъ изъ темноты начала вырисовываться бѣлая фигура солдата:

- «- Послушай, много ли назади?
- «— Не могу знать, ваше благородіе, должно не мало...

И солдатъ прошелъ мимо. Показались трое новыхъ; они поравнялись со мной и съ тяжелымъ вздохомъ опустились на песокъ, спиной ко мнъ... Вскоръ

послышалось какое-то мурлыканье и вслѣдъ затѣмъ показался верблюдъ и на немъ колыхающаяся фигура Киргиза въ малахаѣ. Ѣдетъ себѣ не торопясь и поетъ что-то заунывное вполголоса...

«— Ишь, ему-то легко на чужой спинѣ, поетъ, сатана, заговорилъ одинъ изъ сидѣвшихъ солдатъ,— братцы, не найдемъ дорогу и сгибнемъ въ пескахъ... собъемъ, что ли, съ верблюда этого дъявола?

«— Чего глядѣть!

И, вскочивъ съ мѣста, солдатъ схватился за поводъ верблюда.

«— Слышь, ты, қалмыцкая морда, слѣзай, будетъ тебѣ, насидѣлся... Вотъ погляди, какъ мы впервое поѣлемъ.

«— Нэ... нэ баръ?.. (что... что такое?) отозвался Киргизъ въ недоумъніи...

«— Не паръ, а вотъ ты слѣзь, сатана, а то я те поддамъ пару, не радъ будешь... айда на землю!.. Чокъ, чокъ! произноситъ солдатъ, подергивая книзу поводъ верблюда,—чокъ, дъяволъ!..

Усталый верблюдъ не заставилъ долго просить себя. Онъ жалобно завылъ отъ боли, медленно согнулъ колѣни, и грузно опустилось на песокъ его тяжелое тѣло. Киргизъ продолжалъ сидѣть, повторяя свое «нэ баръ».

«— Слѣзай! Вѣдь по-русски тебѣ говорятъ, а то до смерти убью! продолжалъ урезонивать бойкій солдатъ, но напрасно...

Вотъ онъ плюнулъ, передалъ ружье и стащилъ

на землю Киргиза. Три солдата взобрались на спину верблюда, и по три ноги свъсились надъ его тощими боками.

«— Ну, подыми его, песъ!»—крикнулъ задній солдать, толкая верблюда прикладомъ ружья,—ну, ну!

Верблюдъ всталъ. Солдаты колыхнулись на его спинѣ, а задній съѣхалъ на крупъ и, потерявъ равновѣсіе, навзничь опрокинулся вмѣстѣ съ ружьемъ подъсамый хвостъ верблюда. Послышались энергическія слова упавшаго и дружный хохотъ его товарищей; въ особенности заливался смѣхомъ Киргизъ, какъ бы вознагражденный за свое безцеремонное изгнаніе на землю.

«— Туе \*) яманъ!.. яманъ!» твердилъ онъ, но въ то же время подошелъ къ упавшему, дружелюбно помогъ ему взобраться на прежнее мѣсто и самъ взялся за поводъ.

Тѣмъ временемъ подощли еще нѣсколько верблюдовъ съ усталою публикой и весь караванъ съ колыхающимися всадниками тронулся и скрылся за ближайщимъ песчанымъ холмомъ...

Недалеко отъ Карашека, на одномъ изъ каменистыхъ холмовъ, расположено киргизское кладбище. Въ надеждѣ увидѣть что-нибудь интересное, я отправился осмотрѣть его, пока другіе готовились къ выступленію. Каменные ящики, каждый изъ пяти огромныхъ, обтесанныхъ плитъ, служатъ надгробными памятниками и разбросаны по всему холму; они, какъ колпакомъ, по-

<sup>\*)</sup> Верблюдъ.

крываютъ обыкновенныя на всѣхъ кладбищахъ надмогильныя насыпи. Надо полагать, это могилы болѣс богатыхъ степняковъ, такъ какъ были и другія—безъ этихъ сооруженій. На тѣхъ земляную насыпь охватываютъ кольцомъ только небольшія плитки необтесанныхъ камней. На нѣкоторыхъ плитахъ болѣе видныхъ могилъ я видѣлъ грубыя изображенія лошадей и оружія, но надписи не было ни одной. Киргизы вѣроятно не глубоко хоронятъ своихъ умершихъ, такъ какъ изъ многихъ полуразрушенныхъ ящиковъ выглядывали черепа и другія кости.

Въ Карашекъ мы вышли изъ песковъ, которые подъ разными названіями идутъ на югъ до самаго Карабугасскаго залива Каспійскаго моря, и, пройдя всего четыре версты, прибыли къ следующимъ колодцамъ Сай-Кую. Это поразило всѣхъ, хотя и пріятно на этотъ разъ, такъ какъ согласно цифрѣ, выставленной на нашихъ картахъ, мы разсчитывали пройти до Сай-Кую добрыхъ тридцать пять верстъ! Разстоянія эти, по всей в фроятности, обозначены по разспросамъ, поэтому въ будущемъ насъ могутъ поразить и обратные сюрпризы, и этого темъ более нужно ожидать, что Киргизы, надо отдать имъ справедливость, не имѣютъ никакого понятія ни о времени, ни о разстояніи. Единицей для измфренія разстоянія они считають чакырыма (зовь), то-есть пространство, на которомъ можетъ быть услышанъ крикъ человъка; при такомъ первобытномъ способъ измъренія пространства, выходитъ, конечно, что каждый Киргизъ мфритъ на собственный аршинъ...

Въ Сай-Кую мы провели около трехъ часовъ. Здѣсь двѣнадцать неглубокихъ колодцевъ весьма порядочной, прѣсной воды, а окрестности версты на двѣбыли покрыты зеленою травкой и мелкимъ кустарникомъ, составляющимъ любимый кормъ верблюдовъ. Наши лошади, питавшіеся съ самаго Киндерли однимъ ячменемъ, съ такою жадностью кинулись на эту травку, что ко времени выступленія, вся она точно была выр-

вана съ корнемъ...

Все дальнъйшее пространство до *Бусага* представляетъ гладкую и совершенно голую равнину, раскинувшуюся у подошвы *Чинка*. У самаго начала этой пустыни, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Сай-Кую, возвышается единственный, но довольно значительный холмъ, на вершинѣ котораго чрезвычайно эффектно красуется издали бѣлый мавзолей степнаго *батыря* \*), небольшое четырехъугольное зданіе на подобіе башни, подъ коническимъ куполомъ увѣнчаннымъ небольшимъ шаромъ. Онъ весь изъ бѣлаго камня. Единственное зіяющее отверстіе, оставленное въ одной изъ его стѣнъ хотя съ трудомъ, но позволяетъ просунуться внутрь гробницы, но тамъ страшная темнота, да и нечего, говорятъ, смотрѣть кромѣ голыхъ стѣнъ...

Киргизы разсказывали мнѣ, что гробницы народныхъ героевъ считаются у нихъ святынями и что поэтому здѣсь есть обычай, по которому всякій степнякъ, лишившійся въ дорогѣ лошади или верблюда, остав-

<sup>\*)</sup> Витязь.

ляетъ весь свой багажъ, какъ бы цѣненъ онъ ни былъ, въ первой попавшейся гробницѣ батыря, съ полною увѣренностью, что найдетъ все въ цѣлости, когда бы за нимъ ни пріѣхалъ.

Вокругъ мавзолея разбросаны еще другіе надгробные памятники, но они не имѣютъ ничего общаго съ карашекскими. Большіе камни, изсѣченные узорами, поставлены здѣсь вертикально, какъ вообще на мусульманскихъ кладбищахъ Востока, но опять безо всякихъ надписей. Между ними одинъ имѣетъ чрезвычайно оригинальную форму: изъ довольно большой глыбы камня высѣчены туловище на четырехъ ногахъ и голова, смутно напоминающая о томъ, что киргизскій скульпторъ пытался изобразить лошадь...

Подъ вечеръ мы прибыли въ Бусага, не чувствуя никакой усталости, такъ какъ благодаря хорошей дорогѣ, насъ все время развлекали пѣсни казаковъ и зурны конно-иррегулярцевъ. Здѣсь мы нашли авантардъ и первую колонну, а нѣсколько позже подошелъ и Б—скій со своими войсками, сдѣлавъ въ эти два дня около девяноста верстъ. Такимъ образомъ сегодня, на дневкѣ, въ сборѣ весь нашъ отрядъ, и это тѣмъ болѣе кстати, что здѣсь шесть неглубокихъ и обильныхъ колодцевъ отличной прѣсной воды, а вокругъ прекрасный верблюжій кормъ.

Недалеко отъ колодцевъ, подъ однимъ изъ холмовъ, мы нашли здѣсь искусственный гротъ, который можетъ вмѣстить нѣсколько десятковъ людей; для предохраненія отъ обвала въ немъ оставлены неправиль-

ные земляные столбы, придающіе ему нѣсколько фантастическій характеръ сталактитовыхъ пещеръ. Гротъ, конечно, выкопанъ Киргизами, которые ежегодно кочуютъ у Бусага, но для чего? Наши проводники не могли отвѣтить на этотъ вопросъ.

## X.

Подъемъ на Устъ-Юртъ и дальнѣйшій путь. — Колодезь-монстръ. — Находка Незабвеннаго и признаніе "единовѣрцу". — Прибытіе въ Ильтедже.

30 апръля Ильтедже.

Мы быстро подвигаемся впередъ. Огромные переходы одинъ за другимъ точно мелькаютъ предъ нами. Каждый вечеръ мнѣ приходится отмѣчать на своей двадцативерстной картѣ нѣсколько дюймовъ пройденныхъ въ теченіе дня, и это наглядное удостовѣреніе въ быстромъ приближеніи къ цѣли составляетъ пока единственное удовольствіе, которое мы испытываемъ въ настоящемъ походѣ. Въ 48 часовъ мы пролетѣли послѣднія 140 верстъ до Ильтедже; конечно, такъ двигалась одна только кавалерія, но и для нея эти переходы нельзя не считать блистательными, если принять въ соображеніе ту адскую обстановку, въ которой они совершались... Однако я забѣгаю впередъ.

Киргизы, посланные изъ Сенекъ для осмотра впереди лежащихъ колодцевъ, возвратились предъ нашимъ

выступленіемъ изъ Бусага съ извѣстіемъ, что засыпаны только нѣкоторые изъ нихъ, а остальные въ порядкѣ, но не многоводны. Скопленіе войскъ у такихъ маловодных в колодцевъ повлекло бы за собой значительныя неудобства и, между прочимъ, потерю времени для большей части отряда, такъ какъ исчерпанные колодцы вновь наполняются водою, въ самомъ счастливомъ случать, лишь по истечении нъсколькихъ часовъ; количество же воды въ нихъ едва удовлетворяетъ потребности нъсколькихъ ротъ. Изъ этихъ данныхъ самъ собой вытекалъ единственно возможный здѣсь порядокъ движенія для всякаго бол'єе или мен'єе значительнаго отряда: возможно большимъ количествомъ маленькихъ эшелоновъ, такъ какъ собственно непріятель покамъстъ можетъ быть вовсе не принимаемъ въ соображение... Согласно этому отрядъ нашъ двигался четырьмя эшелонами: впереди, на цѣлый переходъ, шель авангардъ; за нимъ-объ пъхотныя колонны на разстояніи полуперехода другъ отъ друга; напонецъкавалерія, которая выступала нъсколькими часами позже пъхоты и перегоняла ее въ продолжение дня. Тотъ неповоротливый строй, который, при движеніи къ Сенекамъ, уподоблялъ нашъ отрядъ арміи Густава Адольфа, брошенъ какъ совершенно ненужный и каждый эшелонъ вытягивается теперь обыкновеннымъ походнымъ порядкомъ...

Кавалерія съ начальникомъ отряда выступила изъ Бусага около 8 часовъ утра 27 апрѣля. Какъ и прежде, на первыхъ двадцати верстахъ дорога бѣжитъ по гладкой равнинѣ и какъ бы усыпана мелкимъ щебнемъ; затѣмъ скалистый Чинкъ, огибающій Бусага съ востока, становится поперекъ дороги своими огромными извилинами и далѣе непрерывно тянется на югъ, до самаго Карабугасскаго залива. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ караванный путь упирается на Чинкъ, послѣдній уже не является одною отвѣсною грандіозной скалою, а имѣетъ видъ обрывистыхъ террасъ, общіе склоны которыхъ образуютъ здѣсь нѣчто въ родѣ ущелья.

На протяженіи нѣсколькихъ верстъ ряды этихъ террасъ идутъ по обѣимъ сторонамъ дороги, все болѣе и болѣе сближаясь между собой, и тамъ, гдѣ они сходятся подъ довольно острымъ угломъ, лежатъ колодцы Кара-Кынъ\*) и начинается крутой подъемъ на сплошную

возвышенность Усть-Юрть.

Когда мы прибыли къ этому мѣсту, кстати чрезвычайно вѣрно изображенному на нашихъ картахъ со всѣми извилинами Чинка, на одной изъ террасъ, возвышающихся надъ колодцами, отдыхали Ширванцы; мы присоединились къ нимъ и вмѣстѣ простояли здѣсь, пока не началъ умѣряться полуденный жаръ. Колодцевъ семь, вода весьма порядочная.

Въ 4 часа пополудни мы поднялись на Устъ-Юртъ. Съ одной стороны рѣзкія извилины Чинка крутымъ обрывистымъ берегомъ, казалось, очерчивали только что высохшее море, лежавшее подъ нами; съ другой, точно весь востокъ растянулся одною сплош-

<sup>\*)</sup> Черный песокъ.

ною, безпредѣльною равниной!.. Киргизы предупредили насъ, что на Устъ-Юртѣ мы не увидимъ даже тѣхъ небольшихъ неровностей почвы, которыя до сихъ поръ разнообразили нашу дорогу. И вотъ, отдѣлившись у самаго подъема отъ пѣхоты, мы пустились крупнымъ шагомъ въ эту непривѣтливую голую пустыню... Мы проѣхали нѣсколько часовъ,—въ самомъ дѣлѣ поразительная равнина! Куда бы ни взглянулъ, на горизонтѣ виднѣлась только одна прямая и легкая черта, отдѣляющая безоблачное небо отъ гладкой поверхности темнобурой земли. Прибавьте нѣсколько мелкихъ ящерицъ и змѣй, и вотъ вамъ неизмѣнные пейзажъ и жизнь Устъ-Юрта!..

Обыкновенно солнце какъ-то незамътно скрывалось за горизонтомъ, но въ этотъ первый вечеръ на Устъ-Юртъ я былъ пораженъ прелестною картиной заката. Красно-багровое небо придавало такой же колоритъ безконечной степи и по ней отчетливо рисовались темные силуэты нашихъ всадниковъ съ развъвающимися значками; слъдующіе ихъ ряды какъ бы тонули въгустыхъ облакахъ пыли пропитанныхъ, также багровымъ свѣтомъ, и эффектно выростали изъ нихъ по мѣрѣ приближенія къ первому плану... Но вскорѣ этотъ фантастическій свътъ скрылся за темною завъсой приближающейся ночи и сгустился такой мракъ, что хоть глаза выколи! Чувствовался холодъ, темпепература съ 38° быстро опустилась на 12. Было уже поздно. Всѣ ѣхали молча и только однообразный глухой топотъ коней отдавался по степи какимъ-то мрачнымъ подземнымъ гуломъ... Надоъла безконечная дорога!

— Касумка! Сколько осталось до колодца?

— Теперь скоро, — пять чакырымъ.

Проходитъ цѣлый часъ.

— Кабанъ! скоро ли прівдемъ?

— Скоро, скоро, бешъ (пять) чакырымъ.

— Чортъ бы васъ побралъ съ вашими чакырымами! отзывается въ темнотъ упорно молчавшій до сихъ поръ «Ананасъ».—Эти канальи хоть бы врать выучились, все было бы легче...

Подобные отвѣты съ небольшими варіаціями повторялись вплоть до 11 часовъ, когда наконецъ мы подошли къ Кыныру. Проводники считали сюда 3 часа пути съ Каракына.

Вокругъ колодца, не смотря на позднее время, толпились и шумъли человъкъ двъсти Апшеронцевъ. Къ нимъ подъъхалъ начальникъ отряда.

— Давно вы пришли, ребята? спросиль онъ послъ обычнаго «здорово».

— Часа три будетъ, ваше высокоблагородіе.

— Напоили верблюдовъ?

— Никакъ нътъ; и люди еще не напились.

- Какъ же такъ?!.

— Колодезь одина и трудно достать изъ него, веревки не выдерживаютъ. Ведра два вытащатъ, а тамъ, смотришь, лопнула... Уже ведеръ семь такъ съ веревками и пошли на дно... Глубокъ маленько, ваше высокоблагородіе, сорокъ саженъ!..

Одинъ колодезь, да еще съ водой на сорокасаженной глубинѣ, на тысячу съ лишнимъ людей и на столько же лошадей и верблюдовъ, — не дуренъ сюрпризъ!.. Но, признаюсь, онъ не произвелъ на меня особаго впечатлѣнія въ ту минуту. Подъ вліяніемъ должно быть невольнаго эгоизма, который, при физическомъ изнеможеніи, часто пересиливаетъ лучшія стороны человѣческой натуры, мнѣ гораздо досаднѣе было то, что верблюды наши, по обыкновенію, остались назади: ѣсть и спать хотѣлось ужасно!..

Я обратился къ моему Лезгину съ вопросомъ, нѣтъ ли у него чего-нибудь пригоднаго для желудка?

— Есть въ карманъ четыре сухаря, отвъчалъ Насибъ.

— Ну, подълись, братъ, со мной... да принеси съдло подъ голову.

— Сѣдло еще нельзя снять, — лошадь вся мокрая. Вотъ, не хочешь ли торбу съ овсомъ?

— Прекрасно, давай!

И вотъ, среди нестерпимой вони отъ потныхъ верблюдовъ, лежавшихъ по всему лагерю, я съ трудомъ прогрызъ два почти окаменълые сухаря и заснулъ безмятежнымъ сномъ. Не лучше была и доля моихъ спутниковъ...

Утромъ, вслъдствіе ръзкихъ перемънъ въ температуръ дня и ночи, я оставилъ свое спартанское ложе въ маленькой лихорадкъ и пошелъ взглянуть на степной феноменъ, называемый Кыныромъ. Зіяющая пасть этого чудовища тщательно выложена камнями и увън-

чана огромною глыбой на подобіе мельничнаго жернова съ круглымъ отверстіемъ по срединъ; рядомъ большая ванна для водопоя, тоже изъ цѣльнаго камня.

Вода непріятно-горьковатаго вкуса.

Провозившись всю ночь и не набравъ достаточно воды, Апшеронцы выступили отсюда въ 4 часа утра. Съ тѣхъ поръ обступали колодезь казаки и конноиррегулярцы со своими лошадьми. Уже испытавъ нъсколько неудачь, люди эти делали последнюю попытку достать воду и, за неимѣніемъ длиннаго каната, связывали между собой разныя веревки и недоуздки. Послѣ долгихъ хлопотъ кауга начала опускаться... Не достаетъ. Подвязали еще нъсколько недоуздковъ.

— Ну-ка, братцы, тяните... идетъ!

И нѣсколько наловчившихся казаковъ дружно перебираютъ веревку. Раздался неожиданный трескъ, казаки отшатнулись. Оборвавшаяся кауга полетъла обратно въ колодезь и нѣсколько мгновеній спустя изъ его глубины донесся только едва слышный плескъ...

Кто-то предложилъ опустить на веревкѣ киргизскую пику съ изогнутымъ концомъ, чтобы захватить изъ колодца ведра и каугу. Сказано-сдълано. Крючокъ, дъйствительно, зацъпилъ что-то тяжеловъсное, но веревка оборвалась и на этотъ разъ, и, къ общему огорченію, все полетѣло назадъ... Раздался сигналъ къ выступленію. Казаки поспѣшно вскочили на непоенныхъ коней и безъ воды пустились въ безводную степь... Какъ не замедлили обнаружить послъдствія, это была большая неосторожность.

Киргизы, равнодушно смотрѣвшіе до сихъ поръ на всѣ неудачи нашихъ кавалеристовъ, теперь обступили колодезь и моментально спустили въ него одного изъ своихъ собратьевъ, перехвативъ его за талію концомъ длинной веревки. Не прошло и двадцати минутъ, какъ они спокойно уже поили своихъ лошадей, вытащивъ предварительно изъ колодца цѣлую груду солдатскихъ ведеръ и котелковъ... Что значитъ привычное дѣло!

Солнце въ этотъ день свѣтило какъ-то особенно ярко и часовъ въ десять запекло такъ сильно, что невозможно было держать ноги въ раскаленныхъ стременахъ или прикоснуться къ оружію. Отъ сильнаго жара многіе жаловались на головную боль. Лошади покрылись пѣной; струи пота сбѣгали на ихъ копыта, шагъ ихъ становился все медленнѣе и нѣкоторые всадники уже слѣзли, видя замѣтное изнуреніе своихъ коней. Между тѣмъ, до Акъ-Мечети, цѣли нашего движенія, оставалось еще вдвое болѣе, чѣмъ мы успѣли проѣхать, и въ виду этого, положеніе наше становилось критическимъ... Но какъ помочь дѣлу?

Направо отъ насъ на краю горизонта подвигалась какая-то масса, подымая густыя облака пыли, и мы остановились на нъсколько минутъ, чтобы направить туда свои бинокли. Оказалось, то были Апшеронцы, повернувшие въ сторону отъ дороги на промежуточные колодцы Узунъ, такъ какъ въ эту жару было бы совершенно немыслимо для пъхоты пройти въ одинъ день отъ Кыпыра до Акъ-Мечети.

Во время этой остановки полковникъ Л. обратилъ вниманіе на нѣсколько тропинокъ, которые пересѣкали нашу дорогу и подобно радіусамъ направлялись къ одному пункту влѣво отъ насъ. Касумка полетѣлъ узнать, куда ведутъ эти тропки, и минутъ черезъ двадцать снова показался въ отдаленіи.

— Сюда, сюда! надрывался Касумка, махая своею шапкой,—колодезь!..

Киргизы помчались туда, какъ шальные. За ними молча поъхали и мы, почти не сомнъваясь въ томъ, что неизвъстный, по всей въроятности, заброшенный колодезь, не отмъченный даже на картъ и случайно найденный почти на краю караванной дороги, доставитъ намъ если не каундинский нектаръ, то какую-нибудь отраву, которая можетъ поспорить съ нимъ. Наконецъ, кричали «колодезь», но воды могло и вовсе не оказаться въ немъ, и это казалось тъмъ въроятнъе, что не хотълось върить, чтобы проводники не могли не знать о существовании колодца въ такомъ близкомъ сосъдствъ. А заподозрить ихъ преданность мы еще не имъли основанія...

Въ верстъ отъ дороги, въ маленькой впадинъ, поросшей полынью, мы еще издали увидали небольшое и единственное отверстіе, обложенное камнями. Киргизы уже достали ведро воды и съ сіяющими лицами поднесли его начальнику отряда; тотъ приказалъ одному изъ проводниковъ выпить раньше, а затъмъ попробовалъ и самъ, — эта предосторожность считается не лишнею въ виду слуховъ о томъ, что Хивинцы

отравили нѣкоторые колодцы.—Превосходная вода!—воскликнулъ Л.

Я заподозрилъ въ этомъ возгласѣ умышленную похвалу и съ недовъріемъ приподнялъ ведро... Большая часть изъ насъ въ такой степени была измучена жаждой и зноемъ, что всякую лужу приняла бы какъ спасеніе... Представьте же теперь нашъ восторгъ, когда вода дъйствительно оказалась превосходною во всъхъ отношеніяхъ, -- холодною и чистою, почти какъ у лучшаго горнаго ключа на Кавказѣ!.. Вода! кажется, чѣмъ тутъ восторгаться? Мы ее забываемъ на цълые мъсяцы при обыкновенныхъ условіяхъ жизни... Да, кто не провелъ нъсколько дней въ пустынъ подъ палящимъ солнцемъ, кто не задыхался и не испытывалъ головокруженія отъ жажды, наконецъ, кто въ продолженіе цълыхъ недъль не пилъ подъ именемъ воды самыя убійственныя микстуры, -- тотъ, пожалуй, не пойметъ нашего восторга предъ убогимъ колодцемъ прохладной воды! Но мы никогда не забудемъ этого колодца, такъ кстати подвернувшагося намъ 28 апрѣля. Изъ проводниковъ никто не зналъ его туземнаго названія Курукъ, и потому тутъ же, за веселымъ завтракомъ, я предложиль окрестить его Незабвеннымъ, и подъ этимъ именемъ онъ уже нанесенъ на карту.

Привалъ нашъ у Незабвеннаго продолжался нъсколько часовъ. Все это время самая энергическая работа нашихъ кавалеристовъ не прекращалась ни на минуту, и около пяти часовъ вечера, когда поили послъднихъ лошадей, онъ былъ исчерпанъ до послъд-

ней капли и изъ него доставали одну только грязь. За то люди, лошади пришли въ такое состояніе, что могли бы безостановочно двигаться хоть до разсвѣта слѣдующаго дня.

Колодцы на Устъ-Юртѣ показаны на нашихъ картахъ крайне невѣрно, но ихъ, надо полагать, не мало. Это подтверждается, между прочимъ, интереснымъ разговоромъ, бывшимъ въ тотъ же день между однимъ Киргизомъ и подполковникомъ конно-иррегулярнаго полка Квинитадзе. Надо замѣтить, что офицеръ этотъ Имеретинъ и христіанинъ, но въ теченіе тридцатилѣтней службы своей среди горцевъ олезгинился въ такой степени, что трудно не ошибиться въ его наніональности.

- Ты, кажется, мусульманинъ? спрашиваетъ Киргизъ подполковника, оглядывая его горскій костюмъ и окладистую бороду.
  - Благодареніе Аллаху, мусульманинъ.
- И идешь драться съ мусульманами? продолжалъ Киргизъ съ нѣкоторымъ упрекомъ въ голосѣ.
- Ведутъ, иду поневолѣ, отвѣтилъ подполковникъ, желая вызвать на откровенность своего собесѣлника.

Киргизъ помолчалъ нѣкоторое время и затѣмъ проговорилъ, понизивъ тонъ, какъ бы про себя.

- Кырылсынъ! (да погибнутъ).
- Они-то пусть погибнутъ, подхватилъ мнимый мусульманинъ,—а мы?..
  - Вы не погибнете, отвѣтилъ Киргизъ почти

шепотомъ, —здѣсь много колодцевъ вокругъ. Русскіе записали и знаютъ только тѣ, которые на самомъ пути. Если они погибнутъ въ степи, вамъ, мусульманамъ, мы вездѣ покажемъ воду и вы благополучно вернетесь на родину...

Проводники наши, надо имъ отдать справедливость, служать плохо, постоянно отговариваясь тѣмъ, что «здѣсь не бывали». Но до поры до времени приходится смотрѣть сквозь пальцы на это, такъ какъ въ противномъ случаѣ мы рискуемъ быть брошенными на произволъ судьбы, не найдя ни одного изъ нихъ въ

одно прекрасное утро...

Поздно вечеромъ 28 числа мы настигли авангардную колонну и вмѣстѣ съ нею ночевали у Акъ-Мечети \*). Откуда произошло это громкое названіе, Богъ вѣдаетъ, но здѣсь не было ровно ничего, кромѣ двухъ колодезныхъ отверстій. На другой день рано утромъ мы перегнали на половинѣ пути ту же колонну, выступившую съ ночлега еще до разсвѣта, и въ 10 часовъ утра съ одною кавалеріей прибыли въ Ильтедже.

<sup>\*)</sup> Бълая мечеть.

## XI.

Ильтедже и сюрпризъ изъ его колодца. — Редутъ и судьба его гарнизона. — Значеніе опорныхъ пунктовъ. — Стоянка въ степи. — Развлеченіе 1 мая и первая почта. — Посл'ядствія жары.

2 мая. Ильтедже.

Чрезъ Ильтедже, по крайней мѣрѣ на картѣ, проходитъ граница между нашими и хивинскими владѣніями, которыя на самомъ дѣлѣ никогда и не были разграничены. Мѣсто это избрано для устройства второго нашего укрѣпленія, и только здѣсь мы, такъ сказать, вступаемъ въ непріятельскую землю. По всѣмъ этимъ причинамъ въ продолженіе похода какъ-то особенно много говорилось объ этомъ пунктѣ, мы спѣшили къ нему съ такимъ нетерпѣніемъ и чего-то ждали отъ него. И вотъ пришли: та же степь и та же безотрадная голая равнина съ нѣсколькими круглыми скважинами въ олномъ мѣстѣ.

Изъ семи ильтеджинскихъ колодцевъ вода была только въ одномъ и то съ большою примѣсью сѣры; остальные были засыпаны. Такимъ образомъ неблагопріятные слухи отчасти подтвердились, но благодаря Киргизамъ дѣло было поправлено. Они съ замѣчатель-

нымъ умѣніемъ и ловкостію приступили къ расчисткѣ колодцевъ и такъ быстро добрались до воды, выбравъ изъ нихъ огромную массу земли и грязи, что щесть колодцевъ были въ совершенномъ порядкѣ ко времени прихода сюда авангарда. Зато къ седьмому невозможно было подойти отъ страшной вони и въ немъ оказалась дохлая собака. Мы, конечно, думали, что падаль заброшена туда съ цѣлью испортить намъ воду, но Киргизы не допускаютъ этой мысли. Они полагаютъ, что собака отдѣлилась отъ какого-нибудь каравана и, что нерѣдко случается здѣсь, невыносимыя муки отъ жажды заставили бѣдное животное прыгнуть въ колодезь

30-го стянулся сюда весь отрядъ и въ тотъ же день было приступлено къ постройкъ редута такой же профили, какъ Бешъ-Октинскій. Сегодня онъ уже готовъ, и въ немъ останется изолированною отъ всего міра, быть-можетъ на многіе мъсяцы, одна Апшеронская рота штабсъ-капитана Гриневича, съ продовольствіемъ на одинъ мъсяцъ и со всъми верблюдами, пришедшими въ негодность въ теченіе похода \*).

<sup>\*)</sup> Считаю не лишнимъ прибавить здъсь нъсколько словъ о дальнъйшей судьбъ этой роты. Мъсяцъ на исходъ, продовольствія не подвозять. Гриневичь уменьшаетъ ежедневную дачу и ждетъ съ поразительнымъ хладнокровіемъ, но продовольствія нѣтъ и нѣтъ. Проходитъ мѣсяцъ—въ запасъ остается всего по два фунта сухарей на человѣка и въ перспективѣ голодная смерть. Тогда командиръ роты выстраиваетъ своихъ людей и объявляетъ имъ, что для своего спасенія они должны ст двумя фунтами сухарей пройти болье 220 верств. Рота выступаетъ въ ту же минуту и на четвертый день приходитъ въ Бешъ-Окты, похоронивъ въ дорогѣ только одного солдата. Этотъ молодецкій поступокъ доставилъ Гриневичу искреннее уваженіе всѣхъ офицеровъ отряда. Продовольствіе же не было доставлено по недостатку верблюдовъ.

Обезпечить роту продовольствіемъ на дальнѣйшее время долженъ начальникъ опорныхъ пунктовъ майоръ Навроцкій, если ему удастся добыть для этого перевозочныя средства.

Говоря откровенно, я не понимаю цѣли нашихъ «опорныхъ» пунктовъ. Обезпечить наше сообщение съ тыломъ, то-есть съ Киндерли, они не могутъ, если тутъ возникнутъ враждебныя дѣйствія, такъ какъ отстоять для этого слишкомъ далеко другъ отъ друга. Слѣдовательно, есть ли эти пункты или нѣтъ, транспорты съ продовольствіемъ могутъ двигаться за нами только съ надежнымъ прикрытіемъ. Служить такъ называемыми базисами нашихъ операцій въ ханствѣ также не могутъ; мы удалимся отъ нихъ на многія сотни верстъ и для насъ будетъ совершенно безразлично, есть ли за нами заброшенная гдѣ-то въ степи рота или нътъ ея. Между тъмъ пункты эти отнимаютъ цёлыя роты отъ нашего и безъ того крайне слабаго отряда, и это выдъленіе едва ли не будетъ чувствительно для насъ, въ особенности въ томъ случат; если почему-либо намъ не удастся соединиться съ Оренбургскимъ отрядомъ, и мы принуждены будемъ самостоятельно дъйствовать со своими двумя баталіонами противъ, быть можетъ, соединенныхъ силъ всего Хивинскаго ханства. Конечно, этотъ случай крайній, но никто не можетъ поручиться, что онъ не будетъ имъть мъста.

Мы проводимъ здѣсь третій день, и вы себѣ представить не можете, что это за скука стоять въ степи.

Уже лучше двигаться!.. Выспался и затъмъ не знаешь, что дълать: все переговорено, всъ уже выдохлись. Покажется «Ананасъ», — и уже знаешь, который изъ сго анекдотовъ будетъ повторенъ чуть не въ сотый разъ. И «Соловей» замолкъ, --ему уже не до пъсенъ: онъ принужденъ былъ бросить въ степи своего изнуреннаго буцефала и идти пѣшкомъ послѣдніе переходы... Взялся было за книгу,—задуль сухой и жгучій южный вътеръ и подняль пыль, которая затмевала воздухъ и отъ которой нѣтъ возможности уберечься никакимъ покрываломъ; она обезобразила все и всѣхъ и просто съѣла глаза. Оставалось одно, лежать съ закрытымъ лицомъ подъ убогою тѣнью африканскаго шатра и прислушиваться къ его однообразному трепетанью... Такъ прошли два дня.

Вчера, г мая, вздумали пускать боевыя ракеты для практики молодыхъ Лезгинъ и казаковъ, изъ которыхъ состоитъ наша ракетная команда. Многимъ изъ насъ, и мнѣ въ томъ числѣ, никогда не приходилось видъть полетъ этого снаряда, и потому мы съ любопытствомъ смотрѣли, какъ ракеты со змѣинымъ шип вылетали изъ станковъ и съ трескомъ разрывались далеко въ сторон отъ взятаго направленія,

благодаря сильному вътру...

Едва окончилось это развлеченіе, какъ неожиданно прибылъ нарочный Киргизъ изъ Киндерли и привезъ намъ первую почту, съ массой газетъ и писемъ. Благодаря этому, остальной день прошелъ почти незамѣтно.

Колонны уже выступили отсюда въ прежнемъ порядкъ. Черезъ нъсколько часовъ тронемся и мы, но усилившійся вътеръ и пыль, въроятно, отравятъ весь сегодняшній переходъ.

Окончивъ это письмо, я приказалъ своему вѣстовому подать сургучъ и свѣчу. Провозившись что-то долго въ одномъ изъ вьючныхъ сундуковъ, вѣстовой, какъ-то особенно ухмыляясь, поднесъ мнѣ коробку и четыре фитиля вмѣсто свѣчей... Стеаринъ растаялъ, а изъ отдѣльныхъ сургучныхъ палочекъ образовалась одна сплошная масса, и все это—внутри сундука, куда, конечно, не проникаетъ солнце... Можете судить изъ этого, какая температура насъ сопровождаетъ.

## XII.

Путь до Алана и общее впечатлёніе Усть-Юрта. — Табынъ-Су и недоразумёніе. — Первые плённые и первое извёстіе объ отрядё Веревкина. — Измёненіе маршрута съ цёлью сближенія съ Оренбургцами. — Барса Кильмасъ. — Аланъ и его цистерна. — Туркменское преданіе о походё князя Бековича-Черкасскаго.

6 мая, Аланъ.

Въ два съ половиной дня мы углубились въ степь еще на 135 верстъ и утромъ 5 мая прибыли въ Аланъ. Послѣдній пунктъ, какъ увидите, и самъ по себѣ, и по своимъ историческимъ преданіямъ не лишенъ значительнаго интереса; но зато цѣлый рядъ предшествующихъ ему колодцевъ, Байлыръ, Кызылъ-Алыръ, Байчалыръ и Табынъ-Су, только вѣрныя копіи съ какихъ-нибудь Акъ-Мечетей, на болѣе или менѣе значительномъ разстояніи другъ отъ друга. Пустынный Устъ-Юртъ попрежнему стелется во всѣ стороны, безбрежною, безмолвною и сѣрою равниной безъ красокъ, какъ одна сплошная, сравнявшаяся могила. Ничто не напоминаетъ о его прошломъ, точно всѣ минувшіе вѣка безслѣдно пронеслись надъ гробовымъ молчаніемъ этого

общирнаго, заколдованнаго царства смерти... Потомъ, тѣ же скучные и утомительные переѣзды отъ колодца къ колодцу и спартанскіе ночлеги безъ крова и пріюта; тѣ же невыносимые зной и жажда, постоянные здѣсь, какъ вѣчность, какъ роковая неизбѣжность; наконецъ, тотъ же ежедневный видъ колоннъ то прибывающихъ, то выступающихъ. Вся разница въ томъ, что мы еще чаще мѣняли на этомъ пространствѣ минеральныя воды, скверную на отвратительную или наоборотъ, и разстояніе между ними оказывалось 30 верстъ вмѣсто 70, если не обратно... Когда же, думаещь, мы выберемся изъ этого ада, который сущитъ, жжетъ, валитъ съ ногъ, и только ночью даетъ слегка оправиться, собраться съ силами для перенесенія новыхъ мукъ, новыхъ испытаній!...

Ужасная глушь!... Я вношу въ свою походную книжку чуть не каждую глыбу камня, встрѣченную на пути; тѣмъ не менѣе, перелистывая ея страницы за послѣдніе дни, въ которые мы сдѣлали почти полтораста верстъ, я нахожу однѣ крайне не интересныя замѣтки о томъ, когда мы выступили, когда настигли такую-то колонну и гдѣ ночевали съ тою или другою изъ нихъ. Около Байлыра мы встрѣтили небольшое степное кладбище Бай, съ почернѣвшими отъ времени намогильными камнями; это единственный признакъ человѣческой жизни, когда-либо бывшей на огромномъ пространствѣ отъ Бусага до Алана...

Верстахъ въ двухъ отъ послъдняго колодца Ta- бынг-Cy дорога вступаетъ въ районъ песчаныхъ хол-

мовъ, съ рѣдкими саксауловыми кустами, и тянется въ этой обстановкѣ на нѣсколько часовъ ѣзды. Вода въ этихъ колодцахъ особенно памятна по своему гадкому, совершенно соленому вкусу. Судя по ея безразличному дѣйствію на всѣхъ, не исключая лошадей верблюдовъ, нужно думать, что она могла бы успѣшно замѣнить въ медицинѣ самыя сильныя слабительныя

средства.

Едва мы прибыли къ этимъ колодцамъ, изъ запоздавшей нъсколько арріергардной сотни прискакалъ всадникъ съ извъстіемъ, что въ сторонъ отъ дороги показалась какая-то большая партія людей съ табуномъ, и что завидя ее сотня сбросила на дорогѣ всѣ свои тяжести и поскакала на добычу. Начальникъ отряда тотчасъ же нарядилъ туда еще сотню изъ лагеря. Съ нею вмъстъ и мы вскочили на неразсъдланныхъ еще коней и полетъли по указанному направленію, нъсколько южнъе нашей дороги... Уже темнъло, когда арріергардная сотня приблизилась ко мнимой партіи и... едва не сдѣлалась жертвой своей ошибки; ее встрѣтилъ готовый къ бою и чуть не залномъ нашъ же авангардъ, въ свою очередь введенный въ заблужденіе. Съ объихъ сторонъ послъдовало, конечно полнъйшее разочарование. Подполковникъ С. вышелъ изъ Байчагара ранъе насъ и, сойдя съ караванной дороги, взялъ южнѣе и направился прямо на Иттибай чрезъ колодезь Мендали. Его-то колонну на бивуакъ, оказалось, арріергардъ принялъ за враждебную партію... Наша вспомогательная сотня была не болъс счастлива: безплодно порыскавъ по степи нѣсколько часовъ и загнавъ бѣдныхъ лошадей, мы не нашли даже своего авангарда и поздно ночью торжественно вернулись въ Табынъ-Су. Эта вечерняя прогулка послѣ цѣлаго дня, проведеннаго на конѣ, привела насъ въ такое состояніе, что просто животы подводило отъ голоду; между тѣмъ, по обыкновенію, въ Табынъ-Су насъ ждалъ ужинъ, состоявшій изъ одного чая съ солдатскими сухарями...

Проводники наши; посланные впередъ для осмотра колодцевъ, завидѣли около Табынъ-Су нѣсколько хивинскихъ Киргизовъ съ верблюдами и лошадьми. Тѣ пустились было бъжать, но наши настигли ихъ и привели къ начальнику отряда трехъ Киргизовъ, пять лошадей и семь верблюдовъ. Эти плънные подвернулись весьма қстати, тақъ қақъ отъ нихъ мы получили первое извѣстіе объ Оренбургскомъ отрядѣ; по словамъ пойманныхъ, дней пять тому назадъ отрядъ генерала Веревкина стоялъ на западномъ берегу Аральскаго моря, у мыса Ургу-Мурунъ, и дня два тому назадъ они же видъли въ степи посланныхъ этого генерала, развозившихъ его успокоительныя прокламаціи, обращенныя къ кочевому населенію. Плѣнные Киргизы, какъ знатоки мъстности, могутъ принести намъ немалую пользу и потому имъ объщаны полная безопасность и денежное вознаграждение подъ условіемъ ихъ службы въ качествъ нашихъ проводниковъ. Двое изъ нихъ уже отправлены впередъ за точными свѣдѣніями о направленіи движенія Оренбургцевъ.

Покамъстъ, до полученія больс опредъленныхъ извъстій объ Оренбургцахъ, предположенія о возможномъ пунктъ соединенія обоихъ отрядовъ основываются на слѣдующихъ соображеніяхъ: Айбугирскій заливъ Аральскаго моря составляетъ западную границу Хивинскаго оазиса и отсюда идутъ на Хиву двѣ важнъйшія дороги: съверная—чрезъ Кунградъ и южная чрезъ Куня-Ургенчъ. Генералъ Веревкинъ, находившійся еще недавно у мыса Ургу-Мурунъ, можетъ проникнуть въ ханство только обогнувъ Айбугиръ съ юга; это естественный путь для движенія туда изъ Оренбурга, избранный еще графомъ Перовскимъ для экспедиціи 1839 года, и въ такомъ случать онъ выйдетъ на южную дорогу, и соединение наше можетъ послѣдовать гдѣ-нибудь предъ Куня-Ургенчемъ. Но Айбугирскій заливъ, по словамъ нашихъ плѣнныхъ, совершенно высохъ еще лѣтъ двѣнадцать тому назадъ, и дно его не составляетъ уже препятствія для движенія отрядовъ; если это справедливо, Оренбургцамъ нѣтъ надобности огибать далекій Айбугиръ, они могутъ пересѣчь его поперекъ и прямо выйти на сѣверную дорогу, т. е. на Кунградъ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ, продолжая движеніе по караванной дорогѣ, мы должны будемъ взять собственными силами Куня-Ургенчъ, и тогда можемъ соединиться съ Оренбургцами только въ городѣ Ходжейли, гдѣ подъ острымъ угломъ сходятся объ западныя дороги... Въ виду этихъ соображеній, начальникъ отряда рѣшилъ оставить на время караванную дорогу и сосредоточить весь отрядъ нѣсколько сѣвернѣе, у многоводнаго *Алана*, какъ центральнаго пункта между обоими западными путями, наиболѣе сближающаго насъ къ Оренбургцамъ, которая бы изъ дорогъ ни была ими избрана для своего вступленія въ Хивинскій оазисъ.

На основаніи всего этого, на разсвітть у мая мы выступили изъ Табынъ-Су и, взрывая глубокіе пески, направились къ Алану. Въ этотъ день, какъ и во всѣ предшествовавшіе, не переставая дуль прямо въ лицо сухой и горячій в'теръ, точно изъ отдушины только что закрытой печки, а солнце нечего и говорить, запекло по обыкновенію. Лицо горитъ, кожа у всѣхъ облупилась, глаза запылены, губы разсохли и растрескались, вы чувствуете на себъ слой грязи, накопившейся въ теченіе двухъ недѣль, проведенныхъ почти не раздѣваясь, а тутъ, вправо отъ дороги, какъ нарочно, заблестъло подъ яркими лучами солнца широко раскинувшееся озеро... Васъ такъ и тянетъ подскочить къ его заманчивому берегу, сбросить все, прыгнуть въ воду, очиститься, осв'яжиться... Но увы!... Опять обманъ! Предъ вами бѣлѣетъ, сверкая на солнцѣ, точно равнина, усыпанная брилліантами, гладкая поверхность обширнаго солончака Барса-Кильмасъ \*), и скучно тянется снова утомительно однообразная дорога...

Но вотъ чернѣетъ вдали что-то въ родѣ одинокаго кургана и привлекаетъ общее вниманіе, какъ все

<sup>\*)</sup> Солончакъ этотъ имъетъ не менъе полутораста верстъ въ окружности, а название его означаетъ пойдешь—не вернешься.

мало-мальски выдающееся на этой безпредѣльной равнинъ. «Это Аланъ, —кръпость Девлетъ-Гирея», сообщаютъ проводники, и мы прибавляемъ шагъ. Наше любопытство растетъ по мѣрѣ того, какъ неясныя очертанія кургана все болѣе и болѣе принимаютъ правильныя формы огромной постройки, какъ бы волшебною силой переброшенной изъ Европы въ эту дикую, безотрадную пустыню... Наконецъ предъ нами правильный четырехъ-угольный редутъ съ небольшими бастіонами по угламъ, сложенный весь изъ большихъ каменныхъ плитъ, почернѣвшихъ отъ времени. Длина каждаго изъ его фасовъ, прорѣзанныхъ бойницами, 60 шаговъ. Толстыя стѣны редута возвышаются и въ настоящее время нѣсколько болѣе двухъ саженъ, но надо полагать, что были гораздо выше, такъ какъ сверху онъ сильно обвалились. Единственный узкій входъ съ поврежденнымъ сводомъ ведетъ съ южной стороны во внутренній дворъ укрѣпленія, поросшій бурьяномъ и частью заваленный камнями.

За оградой редута, съ одной стороны, расположено небольшое кладбище, но какъ здѣсь, такъ и на стѣнахъ укрѣпленія мнѣ не удалось найти ни одной надписи, за исключеніемъ небольшого и весьма грубаго изображенія креста, высѣченнаго на одномъ изъчерныхъ надгробныхъ камней.

Въ нѣсколькихъ саженяхъ предъ входомъ въ укрѣпленіе находится прекрасный водоемъ, какой только можно пожелать въ этой безводной странѣ, и это самое замѣчательное въ Аланѣ. Онъ нѣсколько напоми-

наетъ извъстный Пятигорскій провалъ на Кавказъ и имъетъ около 10-ти саженъ въ діаметръ и 12 въ глубину: водяной столбъ доходитъ до 7-ми саженъ, а на остальные 5 саженъ, подобно стѣнѣ круглаго бассейна или внутренности старинной башни, возвышаются надъ поверхностью воды наслоенія голаго плитняка. Вслѣдствіе того, что нижніе, болѣе мелкіе слои камня обвалились и осъли вокругъ воды широкимъ кольцомъ, массивныя верхнія плиты мѣстами значительно высовываются внутрь на подобіе естественнаго нав вса и въ общемъ образуютъ вокругъ воды фантастическую галлерею, совершенно недоступную солнечнымъ лучамъ. Ходъ къ этой цистернъ, начинаясь предъ воротами укръпленія и постепенно углубляясь, выходить подобно узкой трещинъ на средину высоты галлереи, а уже отсюда круго спускается къ самой водъ, такъ что напослѣдокъ приходится прыгнуть на сложенныя внизу каменныя глыбы. Въ тѣни галлереи вѣчно царствуетъ пріятная прохлада, несмотря на окружающую сорокаградусную температуру на солнцъ...

Отрядъ нашъ расположился вокругъ Алана. Солдаты составили ружья и поспъщно развьючили верблюдовъ, казаки торопливо облегчили лошадей, и затъмъ вся эта пестрая толпа запыленнаго народа мигомъ обступила диковинный бассейнъ предъ укрѣпленіемъ. Ведра и котелки полетѣли на воду, и закипѣла обычная, а на этотъ разъ и веселая работа всеобщаго во-... копод

Офицеры, помогая другъ другу, спустились внизъ

и, отдавшись нѣгѣ подъ тѣнью фантастической галлереи, долго и на всѣ лады обсуждали интересующий всѣхъ вопросъ: что это за бассейнъ и что за укрѣпленіе? Чего только ни приходилось слышать на этихъ диспутахъ!.. Провалъ, говорили самые мудрые, «безспорно» вулканическаго происхожденія, а постройку укрѣпленія, безъ дальнихъ околичностей, считали дѣломъ Македонскаго героя, основываясь, разумвется, только на кавказской привычкѣ приписывать все, что носитъ отпечатокъ болѣе или менѣе глубокой древности, если не Тамаръ, то Александру... Между тъмъ. если обратиться къ преданіямъ еще свѣжимъ у степняковъ, ларчикъ, мнъ кажется, открывается довольно просто. По мнѣнію нѣкоторыхъ изъ нихъ, Аланъ построенъ какимъ-то Бухарскимъ эмиромъ; другіе приписываютъ его постройку Тамерлану, извъстному здъсь подъ именемъ Аксакъ Темира (хромой Темиръ); но большинство приписываетъ Девлетъ-Гирею, и подъ этимъ именемъ онъ извъстенъ степному населенію.

— Кто же быль этоть Девлеть-Гирей?

— Девлетъ - Гирей, отвѣчали Туркмены, — былъ Урусъ-гяуръ, который лѣтъ полтораста тому назадъщелъ на Хиву и погибъ тамъ вмѣстѣ со своимъ войскомъ.

Эти слова достаточно указываютъ на злополучный походъ 1717 года подъ начальствомъ князя Бековича-Черкасскаго. Послѣдній, какъ извѣстно, былъ выходецъ изъ Малой Кабарды, и Девлетъ-Гирей, надо полагать, было мусульманское имя, которое онъ носилъ до принятія православія.

Девлетъ-Гирей, начальникъ русскаго отряда, — легендарный герой въ Киргизскихъ степяхъ. Разсказы о его Хивинскомъ походѣ переходятъ здѣсь изъ рода въ родъ и свѣжи еще и въ настоящее время. Вотъ почти дословный переводъ того, что я слышалъ о немъ отъ нашего муллы и отъ туркменскихъ старшинъ:

«Девлетъ-Гирей двигался въ степи очень медленно и по дорогѣ строилъ болѣе или менѣе значительныя укрѣпленія, въ которыхъ оставлялъ частъ своего войска. Одна изъ этихъ крѣпостей — Аланъ, другая построена на берегу Айбугирскаго залива, у Кара - Гумбета. Обогнувъ Айбугиръ съ юга, Девлетъ-Гирей взялъ Куня-Ургениъ, Ходжали и другіе города и остановился въ городѣ Порсу, гдѣ и до сихъ поръ стоитъ его боль-

шая крѣпость такой же формы, какъ Аланъ.

«Желая спасти свою столицу, бывшій въ то время Хивинскимъ ханомъ Ширъ-Гази, въ сопровожденіи огромной свиты, явился въ знакъ покорности къ Девлетъ-Гирею въ Порсу и цѣлымъ рядомъ празднествъ и угощеній успѣлъ пріобрѣсти полное довѣріе и расположеніе русскаго начальника. Проживъ двѣ недѣли въ Порсу, Ширъ-Гази пригласилъ Девлетъ-Гирея къ себѣ въ Хиву и просилъ при этомъ, какъ бы для успокоенія жителей столицы, чтобъ онъ не бралъ съ собой всего отряда. Девлетъ-Гирей согласился, и выѣхалъ вмѣстѣ съ ханомъ, въ сопровожденіи одной своей конницы. Въ деревнѣ, гдѣ былъ первый ночлегъ хана, русскую конницу разбили по квартирамъ, отъ 10-ти до 15-ти человѣкъ въ каждой. Ночью подощли

хивинскія войска, одновременно напали на квартиры. спящихъ Русскихъ и вырѣзали всѣхъ до единаго... Такое же нападеніе было сдѣлано на другой день и на главный пѣшій отрядъ, стоявшій въ Порсу.

«Девлетъ-Гирей, узнавъ объ участи своихъ солдатъ, убилъ приставленнаго къ нему почетнаго Хивинца, а потомъ застрълился и самъ...»

О смерти самого Бековича есть и другіе варіанты: что его отвезли въ Хиву и тамъ повъсили за подбородокъ; что его провели по всъмъ домамъ, гдъ валялись окровавленные трупы солдатъ, затъмъ съ живаго сняли кожу и, прибавляютъ наивные степняки, «набили ес съномъ и отправили къ царю въ Патырпухъ...»

Преданіе это въ деталяхъ, конечно, не согласно съ исторіей. Такъ, между прочимъ, извѣстно, что весь четырехтысячный отрядъ Бековича былъ кавалерійскій, такъ какъ, кромѣ драгунъ и казаковъ, у него были только двѣ роты и тѣ посаженныя на лошадей. Собственно въ этомъ отношеніи легко согласовать разнорѣчія, такъ какъ, пройдя въ самую жаркую пору около 1.500 верстъ по голоднымъ степямъ, Бековичъ весьма легко могъ потерять даже большую часть своихъ лошадей... Что же касается другихъ эпизодовъ этой экспедиціи, то и историческія свѣдѣнія о нихъ основаны на однихъ слухахъ, проникшихъ въ Россію много лѣтъ спустя послѣ погибели Бековича и его отряда; слѣдовательно который изъ разсказовъ достовѣрнѣс—Аллахъ вѣдаетъ.

Какъ-бы то ни было, нельзя не пожалѣть, что,

совершивъ одну изъ блестящихъ степныхъ экспедицій, князь Бековичъ погубилъ свой отрядъ вслѣдствіе благородной довѣрчивости и незнанія вѣроломныхъ нравовъ средне-азіатскаго народа. Аланъ служитъ ему прекраснымъ памятникомъ въ этой пустынѣ, а намъ пусть послужитъ однимъ лишнимъ предостереженіемъ...

Бастіоники Аланскаго укрѣпленія не оставляютъ никакого сомнѣнія въ томъ, что это произведеніе европейское, и въ такомъ случаѣ только отряда Бековича. О вулканическомъ происхожденіи провала здѣсь не можетъ быть и рѣчи: онъ, нельзя думать иначе, образовался на мѣстѣ обыкновеннаго степнаго колодца, вслѣдствіе извлеченія огромной массы камня, употребленнаго на постройку самаго укрѣпленія.

Казаки, бывшіе на пастьб'є верблюдовъ, нашли недалеко отъ Алана еще другой водоемъ такого же происхожденія, но гораздо меньшихъ разм'єровь и до половины поросшій высокимъ камышомъ. Многіє офицеры уже второй день проводятъ тамъ большую часть времени, купаясь чуть не черезъ каждый часъ, несмотря на то, что камыши и зм'єй отнимаютъ большую долю этого удовольствія...

## XIII.

Первая кровь и добыча авангарда. — Недостатокъ продовольствія. — Песчаный буранъ. — Дукъ отряда и отзывъ о немъ иностранца. — Предписаніе о соединеніи и письмо генерала Веревкина. — Въ положеніи утопающихъ.

7 мая, Аланъ.

Первый ночлегъ у Алана я, кажется, никогда не забуду, — такъ корошо спалось на простой кошмѣ подъ открытымъ небомъ, послѣ нѣсколькихъ продолжительныхъ купаній въ колодной водѣ... Въ три часа ночи я проснулся отъ сильнаго топота коней проходившей мимо казачьей сотни. Рядомъ со мной, около палатки начальника отряда, что-то суетились и сѣдлали коней...

— Что такое? Куда это вы? вскочивъ на ноги, обратился я къ одному офицеру, догонявшему сотню.

— Сейчасъ получено извъстіе, поспъщно отвъчаль онъ, — что авангардъ нашъ имъль дъло. С. и другіе офицеры ранены... Мы ъдемъ къ нимъ съ начальникомъ отряда...

Оказалось слъдующее:

Не успъвъ получить во время распоряжение о поворотт на Аланъ, авангардъ продолжалъ движение по прежнему маршруту, на Иттибай. Подходя къ этимъ колодцамъ, офицеры замътили трехъ удаляющихся отъ нихъ конныхъ Киргизовъ и бросились за ними съ нѣсколькими казаками, бывшими при авангардъ... Настигнутые Киргизы взялись за оружіе, но борьба была неравная: двое изъ нихъ убиты, третій скрылся... Въ то же время наши замътили недалеко отъ себя огромный караванъ въ нѣсколько сотъ верблюдовъ и множество сопровождающихъ его конныхъ людей, которые всполошились при видѣ русскихъ всадниковъ и начали погонять караванъ. Подполковникъ С. и тъ же офицеры и казаки, боясь упустить добычу и потому не ожидая пѣхоты, выхватили сабли и револьверы, и въ карьеръ бросились на прикрытіе каравана. Киргизы приняли ихъ въ пики и завязалась свалка... Одинъ здоровый Киргизъ съ огромною дубиной въ рукѣ налетѣлъ на С. и замахнулся... Но, къ счастію, ударъ миновалъ начальника авангарда и обрушился на голову его прекрасной лошади; та взвилась на дыбы и опрокинулась вмѣстѣ со всадникомъ. Проворный Киргизъ моментально схватиль эту лошадь и ускакалъ вмѣстѣ съ нею... Всѣ револьверы нашихъ разряжены въ упоръ, но несмотря на это, Киргизы начинаютъ одолѣвать, благодаря своей численности... Моментъ критическій!... Въ эту минуту показалась вблизи одна изъ Апшеронскихъ ротъ, которая бѣгомъ спъщила на выстрълы вмъстъ съ майоромъ Аварскимъ:

Киргизы бросили все и обратились въ поспѣшное бѣгство. На мѣстѣ остались 16 труповъ и болѣе 200 верблюдовъ съ полнымъ грузомъ. У насъ ранены: тяжело—капитанъ Кедринъ; болѣе или менѣе легко—самъ С., который получилъ 7 ранъ, и всѣ десять бывшихъ съ нимъ казаковъ...

Разсказываютъ, что между прочими прибѣжалъ къ мѣсту дѣйствія и человѣкъ подполковника С., бывшій сго дворовый, Мишка. Увидя раненымъ своего барина, онъ бросился къ его ногамъ и произнесъ, всхлипывая:

— Эхъ, занесъ же насъ нелегкій въ эту Трухменщину!... Одинъ сынъ былъ у отца...

Добыча авангарда — просто спасеніе для нашего отряда! Она большею частію состоить изъ риса и сорго, которое, говорять, чрезвычайно питательно и замѣняеть ячмень въ значительной части Средней Азіи, и подвернулось тѣмъ болѣе кстати, что наши скудные продовольственные запасы почти на исходѣ: если кормить людей полною дачей — дня черезъ три нечего будетъ ѣсть; давая въ сутки по полуфунту сухарей на человѣка, мы можемъ растянуть ихъ дней на двѣнадцать, а тамъ... что Богъ пошлетъ!...

Наши лошади давно уже получаютъ ячменя только по полтора гарнца въ сутки. Сѣна онѣ и не видѣли послѣ Киндерли, а подножный кормъ, изрѣдка попадавшійся до сихъ поръ, состояль изъ сухой колючки, которую съ трудомъ пережевываютъ верблюды; лошади и не прикасаются къ ней. При огромной работѣ и такой скудной дачѣ, бѣдныя животныя изнурились

въ такой степени, что за рѣдкими исключеніями съ каждымъ днемъ все больше и больше напоминаютъ собой... несчастныхъ кобылъ Кащея Безсмертнаго...

Офицеры бъдствуютъ какъ нельзя болъе. Нъкоторые изъ нихъ вовсе не имъли лошадей, другіе потеряли ихъ за походъ отъ изнуренія, и теперь идутъ пъщкомъ наравнъ съ солдатами. Надъясь на маркитанта, который такъ и остался въ Киндерли по недостатку верблюдовъ, офицеры выступили въ походъ, не имъя ничего, кромъ оружія и денегъ, и теперь, по необходимости, довольствуются скудною пищей нашего солдата. Между ними не мало и такихъ, которые въ теченіе послѣдней недѣли питались однимъ чаемъ и съѣли за все это время три-четыре фунта сухарей... Тъмъ не менъе, превосходное состояние духа не оставляетъ ихъ ни на минуту и если прислушаться къ ихъ рѣчамъ, то-и-дѣло повторяется: «Впередъ, впередъ, господа!... Намъ нужно идти день и ночь. Въ противномъ случат, вмтсто враждебныхъ Узбековъ и Туркменъ, насъ встрѣтитъ въ Хивѣ гостепріимство нашихъ же соотечественниковъ другаго отряда, и это будеть верхъ скандала!...»

О солдатахъ нашихъ и говорить нечего. Я просто не умѣю передать, что выносятъ ихъ изумительныя натуры. Нужно видѣть самому обстановку нашего похода и труды солдата, чтобы въ надлежащей степени оцѣнить это золото! Въ температурѣ, колеблющейся между 38 и 42 градусами, совершая ежедневно огромные переходы, солдатъ нашъ почти весь походъ идетъ

на однихъ сухаряхъ. Иногда раздаютъ баранину, но при этомъ сплошь да рядомъ случается такъ, что не достаетъ или топлива, или воды не только для варки, но даже для утоленія жажды... Солдатъ носится со своею бараниной въ мѣшкѣ въ ожиданіи благопріятнаго случая, но надежды его не сбываются, баранина начинаетъ быстро разлагаться и выбрасывается въ степи.

— На что, Митричъ, бросаешь? остритъ на ходу товарищъ, потный и почернѣвшій отъ жара солдатъ. — Поваляй въ пескѣ, за киргизскую солонину пойлетъ...

— Ничего... въ Хивѣ свѣжаго наѣдимся, перебрасываетъ Митричъ.—Ну ужъ и пекло сегодня... не хуже вчеращияго!... Слѣпитъ глаза, а затылокъ словно угольками горячими обложило... Что-жъ, братцы, затянемъ, что ли, маленько?... а то дремота разбираетъ,

хоть бросай ружье да ложись...

И зальется, далеко оглашая пустыню, наполняя ся молчаливую тишину, дружная хоровая пъсня, неразлучная спутница нашего солдата... Она незамътно поглощаетъ и его минутное уныніе и тоску по далекой родинъ. Незамътно, какъ бы сами по себъ, начинаютъ становиться тверже и размащистъе сотни ногъ, и массы бълыхъ рубахъ, группируясь по сторонамъ тяжело нагруженныхъ верблюдовъ, то исчезаютъ въ густыхъ облакахъ пыли, то снова выростаютъ изъ нихъ, сверкая на солнцъ щетиной своихъ штыковъ, и бодро и безостановочно подвигаются впередъ и впередъ...

Дотянулъ солдатъ до ночлега, дождался дневки, бъдный, онъ и не мечтаетъ найти даже здъсь отдыхъ и покой. Днемъ его ждетъ бъготня подъ открытымъ солнцемъ на пастьбъ верблюдовъ, ночью—утомительное бодрствованіе на аванпостахъ. Счастье, если еще природа не выкинетъ при этомъ какого-нибудь сюрприза...

Пришли мы къ Алану. Лучшей стоянки и придумать нельзя въ степи: вода въ изобиліи, нашлось и топливо въ видъ сухой колючки, да у послъднихъ колодцевъ люди запаслись саксауломъ. Благодаря этому, солдаты принялись варить давно не отвъданную, горячую пищу, и еще засвѣтло вспыхнули огоньки по всему лагерю... День былъ удивительно тихій, но... вдругъ, предъ закатомъ солнца, поднялся вътеръ и усиливаясь все болѣе и болѣе, черезъ четверть часа разразился страшнымъ бураномъ... Песчаные столбы одинъ за другимъ пролетали по лагерю, срывая палатки, застилая солнце и немилосердно засыпая все толстымъ слоемъ раскаленнаго песку. Вътеръ опрокидывалъ котелки, сметалъ цѣлые костры и вмѣстѣ съ пескомъ, огненнымъ дождемъ засыпалъ людей, верблюдовъ... весь лагерь. Поднялась страшная суматоха!... Слышались громкіе голоса со всѣхъ сторонъ: «Тушить огни!... Держать лошадей!... Держите палатку, дьяволы!...» Среди завываній в'єтра урывками доносились крики, ржанія коней, плачъ обожженныхъ верблюдовъ... но ничего нельзя было разобрать въ этомъ хаотическомъ круженіи всепроникающей стихіи... Песокъ засыпалъ глаза и больно обдавалъ лицо, словно мелкою дробыо на излетъ...

Уже стемнѣло, но чтобы зажечь свѣчу и взяться за что-нибудь нечего было и думать. Надоѣло лежать закупорившись подъ буркой...

Придерживая объими руками фуражку и повернувшись спиной къ вътру, я пробирался куда-то мимо укръпленія Бековича и наткнулся на группы Лезгинъ и солдать, занятыхъ варкой. Здъсь, подъ защитой каменныхъ стънъ, и то какимъ-то чудомъ, удалось сохранить огни подъ котелками. Солдаты обступали ихъ и, повидимому, съ нетерпъніемъ ждали приступа къ горячей пишъ... Вдругъ рванулъ вътеръ. Протирая свои глаза, я только услышалъ шипъніе залитыхъ угольковъ и затъмъ дружный хохотъ окружающей толпы: одинъ изъ котелковъ былъ опрокинутъ и... плодъ трудовъ и борьбы нъсколькихъ часовъ, вылитъ на песокъ. Плюнули солдаты-хозяева, выругались, какъ водится, и побрели прочь отъ потухшаго огня...

Немного погодя, вѣтеръ утихъ, и въ ротахъ, какъ ни въ чемъ не бывало, загремѣли пѣсни...

Не унываютъ наши солдаты и въ самыя трудныя минуты борьбы и невзгодъ, точно все имъ трыньтрава,—и голодъ, и жажда, и палящій зной. Ропотъ вычеркнутъ изъ ихъ немудраго словаря; онъ имъ и въ голову не приходитъ, такъ какъ видятъ, что винить въ ихъ бъдствіяхъ некого... Разсказываютъ, что еще 18 апръля, при движеніи на Сенеки, одинъ изъ фельдфебелей сказалъ своей ротъ: «Не родить же начальству воду и прохладу? Хоть тресни, а пдти надо. Иначе кто тебя спасетъ?...»

Такъ разсуждаютъ теперь всѣ солдаты, которыхъ единственное желаніе состоитъ въ томъ, «чтобы поскорѣе встрѣтиться съ Хивинскимъ ханомъ и намылить его бритую башку». Но и это, по своей удивительной натурѣ, они говорятъ добродушно, безъ всякой злобы...

Словомъ, духъ отряда не оставляетъ желать ничего лучшаго, все рвется впередъ, въ Хиву, и я совершенно понимаю то впечатлѣніе, которое наши молодцы должны были произвести на германскаго офицера, лейтенанта Ш. Какъ-то разъ, на привалѣ, онъвыразился такимъ образомъ:

— Я видълъ въ мирное или военное время войска всъхъ европейскихъ государствъ, но такую пъхоту, какъ ваша, я вижу первый разъ! Для меня непонятно, какимъ образомъ привычные къ холодамъ жители съвера съ такимъ мужествомъ, такъ легко и беззаботно выносятъ это дьявольское пекло безводныхъ степей, и совершая изумительные переходы, не имъютъ за все время похода ни одного больнаго!..

Сегодня прибылъ сюда нашъ авангардъ и съ нимъ начальникъ отряда и всѣ раненые. Еще ранѣе ихъ возвратился Киргизъ, который былъ посланъ изъ Киндерли къ генералу Веревкину съ донесеніемъ о времени нашего выступленія. Генералъ предписываетъ, изъ урочища Каскаджули, соединиться съ нимъ на берегу Аральскаго моря, у мыса Ургу, гдѣ онъ полагаетъ быть съ Оренбургцами 4 или 5 мая... Сегодня уже 7 число, и мы по необходимости потеряли лиш-

ній день въ ожиданіи авангарда... Киргизъ-гонецъ, оказывается, разъ хался съ нами на возвратномъ пути, побывалъ въ Киндерли, и уже не найдя насъ тамъ, вторично пустился въ дорогу и догналъ насъ. Ясно, что онъ не могъ сообщить намъ ничего св жаго объ Оренбургскомъ отрядъ...

Сегодня вечеромъ прибылъ сюда другой нарочный отъ генерала Веревкина, съ письмомъ отъ 28 апрѣля, въ которомъ генералъ вторично проситъ о нашемъ соединени съ нимъ около 5 числа у мыса Ургу...

«... Такое направленіе Кавказскаго отряда, -- пишетъ между прочимъ генералъ, — я предпочитаю направленію на Айбугиръ или Куня-Ургенчъ, потому что, им в довольно достов врныя св в двнія о томъ, что генералъ-адъютантъ фонъ-Кауфманъ долженъ быть уже на переправъ чрезъ Аму-Дарью и, по всей въроятности, надняхъ, подойдя къ Хивъ, конечно безъ большихъ затрудненій овладъеть ею, не ожидая уже запоздалаго содъйствія прочихъ отрядовъ. Затьмъ прямое направленіе этихъ отрядовъ къ городу Хивѣ будетъ уже излишнимъ; между тъмъ какъ въ съверной части ханства можетъ образоваться новый центръ сопротивленія, изъ Каракалпаковъ, Туркменъ и нашихъ бѣглыхъ Киргизовъ. Поэтому, мнѣ кажется, направленіе на Кунградъ, какъ военно-административный центръ сѣверной части ханства и какъ городъ, имѣющій особое значеніе въ глазахъ Киргизовъ и Туркменъ, едва ли не будетъ наиболѣе соотвѣтственнымъ. Притомъ же, еслибъ и потребовалось потомъ идти къ Хивѣ, то потери времени почти не будетъ, а двигаться придется по путямъ болѣе населеннымъ и лучшимъ. Самое довольствіе, въ которомъ Кавказскій отрядъ можетъ нуждаться впослѣдствіи, въ Кунградѣ заготовить легче, чѣмъ гдѣ-либо въ ханствѣ.

«По послѣдне полученнымъ свѣдѣніямъ видно, что около Урги, гдѣ стоитъ хивинская крѣпостца Джани-Кала, собралось значительное вооруженное скопище всякаго сброда, Киргизовъ, Каракалпаковъ и Узбековъ. Ввѣренный мнѣ отрядъ, по сосредоточеніи своемъ, немедленно предприметъ атаку противъ этого скопища и крѣпостцы, и было бы очень пріятно и лестно для насъ, еслибы славныя Кавказскія войска могли оказать при этомъ содѣйствіе.

«Около Алана или вообще на пути вашемъ кочуютъ въ настоящее время виновники Мангышлакскаго возмущенія 1870 года, Гяфуръ-Калбинъ, Иса, Дусанъ, Ирмамбетъ и др. Считаю не безполезнымъ сообщить вамъ объ этомъ».

Извъстіе о полученіи этого письма быстро облетьло нашъ лагерь и, надо признаться, произвело въ немъ весьма тяжелое впечатльніе. Ясно для всьхъ, что Оренбургцы опередили насъ... Но будутъ ли они ждать нашего присоединенія или одни углубятся въ оазисъ? Вотъ вопросъ, занимающій всьхъ въ настоящую минуту... Мы въ положеніи утопающихъ, но тымъ не менье, какъ-то не хочется върить, чтобы нашъ походъ, сопряженный съ невъроятными трудами, могъ оказаться никому не нужною прогулкой!.. Не теряя энергіи, мы

хватаемся за единственную соломинку предъ нами,—за русское *авосъ*...

Во всякомъ случав, время нашего приближенія къ оазису отдаляется: вмѣсто прямаго движенія на Куня-Ургенчь, мы должны направиться на сѣверъ, снова углубиться въ степь съ ея постылыми колодцами, и кружнымъ путемъ идти на Ургу, на соединеніе съ Оренбургскимъ отрядомъ или, вѣрнѣе, въ догонку за нимъ... Я не знаю, что бы мы дѣлали, еслибы подполковникъ С. съ горстью всадниковъ не отбилъ, совершенно случайно, на Иттибаѣ, почти двухнедѣльное продовольствіе для всего отряда...

Выступаемъ завтра съ разсвѣтомъ. Рѣшено форсировать движение до послъдней возможности...

## XIV.

Выступленіе изъ Алана. — Пески Барса-кильмасъ. — Горькій щеновъ и новый видъ саксауда. — Киргизскій "Терекъ". — Джакши-Ербасанъ. — Ночное блужданіе и "гадкая впадина". — Несостоятельность форсированныхъ движеній.

9 мая, Джаманъ-Ербасанъ.

Преслѣдуя цѣлъ, которою я окончилъ послѣднее письмо и въ видахъ скорѣйшаго соединенія съ Оренбургцами, хотя съ частью этого отряда полковникъ Л. разбилъ всю нашу пѣхоту на двѣ колонны: первая, такъ сказать, облегченная колонна выступала изъ Алана въ 3-мъ часу утра 8 мая подъ командой генеральнаго штаба подполковника П., въ составѣ шести ротъ, саперной команды и всей артиллеріи, имѣя съ собой только небольшое число верблюдовъ для поднятія воды, патроновъ и семидневнаго продовольствія. Вторая—изъ трехъ ротъ и нѣсколькихъ казаковъ, подъ начальствомъ майора Аварскаго, со всѣми верблюдами и тяжестями отряда, благодаря своей обузѣ, едва могла тронуться около 7 часовъ. Кавалерія съ ракетною командой, а

съ нею и мы съ начальникомъ отряда, выступила нѣсколько ранѣе Аварскаго, опередила колонну П. и составила авангардъ.

Предполагалось сохранить прежній способъ марша, какъ наибол ве соотв'єтствующій климатическимъ условіямъ, то есть двигаться до 10 часовъ утра и посл'є 4 пополудни и бивуакировать во время знойныхъ промежуточныхъ часовъ. Но зд'єсь все зависитъ отъ колодцевъ; разстояніе между ними исключительно обусловливаетъ усп'єхъ степного движенія, а зат'ємъ уже температура. Поэтому и наши предположенія не замедлили рушиться въ первый же день посл'є выступленія...

Пески начались почти у самаго Алана. Они носять названіе Барса-кильмаст и составляють какъ бы продолженіе на сѣверъ того общирнаго солончака подъ тѣмъ же именемъ, который мы видѣли при движеніи 5 мая. Слишкомъ двѣ тысячи конскихъ ногъ на полномъ ходу начали бороздить это песчаное море, раскинувшееся предъ нами, и подняли вокругъ страшную массу густой желтой пыли... Трудно было разглядѣть и ближайшаго всадника, хотя яркое солнце, пронизывая песчаныя облака, казалось, выходило изъ себя, чтобы сильнѣе поддать и жару, и свѣту... Запыленныя лошади быстро взмылились и приняли такой видъ, какъ будто только что выкупались и повалялись на пескѣ...

Черезъ три часа хода въ этой обстановкѣ, мы наткнулись на маленькій колодезь Topua-m $\omega$  $^*$ ).

<sup>\*)</sup> Горькій щенокъ.

Вкусъ его воды какъ нельзя болѣе соотвѣтствовалъ названію, но тѣмъ не менѣе, мы сдѣлали здѣсь привалъ, напоили коней, закусили бараниной съ сухарями и въ самое пекло тронулись далѣе...

По мѣрѣ удаленія отъ Торша, пески становились глубже, волнообразнѣе и наконецъ пошли огромные сыпучіе холмы съ разбросаннымъ кое-гдѣ саксауломъ. Еще дальше потянулся цѣлый лѣсъ этихъ деревьевъ, но лѣсъ странный, безобразный, не имѣющій ничего общаго не только съ деревьями, которыя мы привыкли видѣть, но даже съ бешъ-октинскимъ саксауломъ. Точно массы узловатыхъ корней вѣковыхъ деревьевъ вырваны ураганомъ, исковерканы и загрязнены наводненіемъ, и какимъ-то чудомъ выброшены сюда на волнообразную, изрытую песчаную поверхность,—таковъ общій вилъ этого печальнаго лѣса...

Послѣ нѣсколькихъ незначительныхъ подъемовъ и спусковъ дорога неожиданно выбѣжала на вязкую топь, поросшую густымъ камышомъ, посреди которой точно чудовищная піявка извивалась бурая рѣчонка аршина въ полтора ширины. Густой осадокъ соли подобно ледяной корѣ, выглядывавшей изъ-подъ стоячей воды, не позволялъ и думать объ утоленіи здѣсь жажды. Мы, не останавливаясь, проѣхали мимо, и рѣчонка лишь на нѣсколько минутъ развязала языки упорно молчавшимъ отъ жары казакамъ нашимъ...

— Эка, братцы, бисова сторонушка!.. слышалось между ними.—Вотъ и до Терека его добрались... Какъразъ по киргизскому рылу и эта самая рѣка его!..

Казалось, нътъ конца пескамъ Барса-Кильмаса... Лошади вязли въ нихъ по колъни и благодаря этому подвигались такъ медленно, что понадобилось почти десять часовъ для тридцативерстнаго разстоянія отъ Алана до Джакши, гдъ предполагался общій ночлегъ. Мы дотянулись сюда только къ 4 часамъ пополудни...

Джакши-Ербасанъ въ переводѣ — «хорошая впадина». Если принять въ соображеніе пять колодцевъ порядочной воды, изобиліе топлива и верблюжьяго корма, что составляетъ все необходимое для кочевой жизни, нельзя не согласиться съ киргизскимъ названіемъ этой мѣстности. Но сыпучіе барханы, окружающіе впадину, сжеминутно готовы при малѣйшемъ дуновеніи вѣтра разразиться песчанымъ адомъ и отравить всякую жизнь... Поэтому сами Киргизы не долюбливаютъ это мѣсто и рѣдко кочуютъ здѣсь.

Черезъ часъ послѣ насъ подошла сюда наша главная колонна и расположилась на ночлегъ. Было еще рано, а до слѣдующаго колодца, говорили, 13 верстъ... Мы уже успѣли напоить коней и, несмотря на ихъ утомленіе, насъ непреодолимо тянуло впередъ... Хотѣлось пройти еще хоть эти 13 верстъ, такъ какъ генералъ Веревкинъ мерещился каждому изъ насъ чуть не подходящимъ къ самымъ воротамъ Хивы... Начальникъ отряда съ удовольствіемъ выслушалъ заявленіе объ этомъ общемъ желаніи, и... черезъ нѣсколько минутъ кавалерія уже удалялась отъ Ербасана.

Бѣдный нашъ Прусакъ Ш., страдавшій послѣдніе

дни отъ сильнаго вліянія Табынъ-су, здѣсь, на Ербасанѣ, окончательно разболѣлся. Но при всемъ желаніи мы ничѣмъ не могли помочь больному, такъ какъ при нашемъ отрядѣ нѣтъ не только лазаретной или какой бы то ни было телѣжки, но даже никакихъ приспособленій для возки больныхъ на верблюдахъ. На единственной во всемъ отрядѣ двухколесной арбѣ полковника ѣдетъ теперь раненый капитанъ, а остальные раненые у Иттибая—верхами... Какое счастье, что у насъ пѣтъ больныхъ!.. Ш. подняли съ земли и съ трудомъ усадили на лошадь...

Наконецъ мы вышли изъ песковъ. Впереди открылась нѣсколько кочковатая равнина, покрытая сочными кустами полыни и молодого бурьяна. На ней не было ни тропинки, ни единаго слѣда... Мы шли за проводникомъ, который качался на верблюдѣ, далеко отдѣлившись впередъ, и, какъ лоцманъ, то и дѣло поворачивалъ свой «корабль пустыни» то вправо, то влѣво. Такъ прошли нѣсколько часовъ... Темная беззвѣздная ночь давно ужъ окутала степь. Тьма непроглядная! Никого и ничего не видно; узнаемъ другъ друга только по голосу, но и голоса уже давно смолкли... Какъ бы покорившись судьбѣ, перестали безплодно жаловаться на ужасное утомленіе, и среди гробовой тишины ночи только мърный топотъ усталыхъ коней однообразно отдается по степи... Страшно клонитъ ко сну. Нъсколько разъ я засыпалъ на съдлъ и пробуждался внезапно, покачнувшись на сторону... Судя по времени, мы по крайней мъръ дважды проъхали объщанныя 13

верстъ, а колодца какъ не бывало!.. Что жъ это такое? Заблудились въ степи...

Вотъ кто-то остановился и при свътъ спички заглянулъ на компасъ.

- Куда идемъ? разомъ спрашиваютъ нъсколько голосовъ.
  - На востокъ...

Проходитъ добрый часъ, въ продолжение котораго, должно быть, мы описали громадную дугу по степи. Снова освътили компасъ, и на этотъ разъ оказалось, что насъ ведутъ въ сторону совершенно обратную... Остановка и объяснение съ проводникомъ...

Долго мы колесили за растерявшимся Киргизомъ. Было далеко за полночь, когда онъ привелъ насъ къ Джаманъ-Ербасану со стороны хивинской, то-есть противоположной общему направленію нашего движенія... Я не знаю, какъ себя чувствовали другіе послѣ восемнадцати часовъ, проведенныхъ на сѣдлѣ, но я едва слѣзъ съ лошади... Бросивъ поводья Насибу, я растянулся на одной буркѣ съ раненымъ С., и черезъ секунду крылатый старецъ Морфей уже мчалъ меня на далекіе берега Оксуса...

Джаманъ-Ербасанъ по-русски—«гадкая впадина». Въ сущности впадины здѣсь нѣтъ никакой, но единственный колодезь дѣйствительно заключаетъ горькосоленую воду, какъ нельзя болѣе гадкую. Окрестности,—хоть шаромъ покати!

Утромъ меня разбудили здѣсь пѣсни главной нашей колонны. Она пришла съ запада и, не останавливаясь,

прослѣдовала къ Учъ-Кудуку, въ ту сторону, гдѣ мы блуждали прошлую ночь. Часа, черезъ три подошелъ и остановился здѣсь Аварскій со своею колонной.

Послѣ небольшого перехода для отдыха казалось бы совершенно достаточно з-4 часовъ. Но необходимость напоить массу людей, лошадей и верблюдовъ, ихъ вьючка и развьючка отнимаютъ еще столько же почти времени. Затъмъ сюда же припутываются необходимыя соображенія о разстояніи между колодцами и количествъ воды въ нихъ, и въ результатъ является безполезная, повидимому, трата времени и полная несостоятельность. Такъ, у Джаманъ-Ербасана мы стоимъ почти весь сегодняшній день вмѣстѣ съ колонной Аварскаго для того, чтобъ отрядъ не скучился у Учъ-Кудука, гдф эшелонъ подполковника П. долженъ набрать воды на слѣдующій безводный переходъ. Пить какую-то отраву и сидѣть сложа руки у несчастнаго колодца въ то время, когда всемъ существомъ своимъ рвешься впередъ и впередъ-невыносимая пытка!..

### XV.

Двѣ неожиданныя картины и слухъ о миролюбіи хана. — Вторая попытка ночного движенія и новая неудача съ чертовою дюжиной. — Учъ-Кудукъ. — Послѣдній переходъ и первые признаки оазиса. — Чинкъ, бассейнъ Айбугира и Кара-Гумбетъ.

#### Вечеромъ, 10 мая. Бивуакъ на Кара-Гумбетъ.

Какъ только жаръ началъ спадать, мы выступили изъ Ербасана и, отдълившись отъ пъхоты, пошли полнымъ ходомъ, чтобы засвътло оставить за собой объщанныя Киргизами опять тринадцать верстъ. Потянулась та же молчаливая степь, на которую безмолвно смотритъ сверху только жаркое и неизмънно ясное, безоблачное небо... Проъхали нъсколько верстъ.

— Господа! воскликнулъ кто-то, —посмотрите назадъ, что тамъ творится только!..

Я оглянулся.

Куда дъвались дикая пустыня и кроткое небо!.. Откуда только взялись тысячи яркихъ красокъ, залившихъ степь въ самыхъ причудливыхъ волшебныхъ сочетаніяхъ!.. Солнце спускалось къ горизонту и, утопая огненно-багровымъ шаромъ во мглѣ, покрывавшей
далекую окраину степи, озаряло и землю и небо ярколиловымъ свѣтомъ, точно чудовищный, невиданный
пожаръ расплылся надъ необъятною степью... «Прелестный видъ! Я ничего подобнаго не видѣлъ!» слышалось по сторонамъ, когда мы невольно остановились цѣлою толпой, чтобы любоваться этою дѣйствительно очаровательною картиной степного заката въ
полномъ его блескѣ. Трудно было оторваться отъ нея,
но въ это самое время на востокѣ насъ привлекло
другое неожиданное зрѣлище...

Тамъ, въ дали, такъ же залитой блѣдно-пурпуровымъ отблескомъ догорающаго дня, тянулся длинный караванъ въ нѣсколько сотъ верблюдовъ... Вотъ и онъ замѣтилъ насъ... остановился, быстро скучился и припалъ къ землѣ. Суетившіеся люди мгновенно скрылись за верблюдами, и караванъ точно замеръ...

Остановивъ на мѣстѣ сотни, мы, офицеры, одни приблизились къ каравану. Видъ его былъ настолько внушительный, что, вѣроятно, остановилъ бы не одну партію степныхъ хищниковъ: верблюды, навьюченные огромными тюками, лежали плотнымъ кольцомъ; изъза этого живого бруствера выглядывали исхудалыя, бронзовыя лица Туркменъ подъ ихъ огромными мѣховыми шапками и высовывались ружья, направленныя прямо на насъ и готовыя разразиться свинцовымъ дождемъ при малѣйшемъ враждебномъ дѣйствіи съ нашей стороны... Женщины съ дубинами въ рукахъ

стояли въ перемежку съ мужчинами и повидимому также рѣшились на отчаянную защиту...

Косумка, пользующійся привилегіей прежде другихъ пробовать воду изо всѣхъ подозрительныхъ колодцевъ, и теперь былъ выдвинутъ впередъ и первый заговорилъ съ Туркменами... Оказалось, что караванъ отправляется въ Оренбургъ и везетъ туда хлопокъ, шелкъ и другіе товары куня-ургенчскихъ купцовъ. На всѣ интересующіе насъ вопросы вожаки его отвѣчали крайне неохотно, отговариваясь тѣмъ, что вышли изъ ханства болѣе мѣсяца тому назадъ. Но между прочимъ, какъ бы желая обрадовать насъ, они настойчиво повторяли, что Хивинцы драться не будутъ...

Признаться, едва ли кого обрадовало это извѣстіе; по крайней мѣрѣ не одно проклятіе полетѣло на голову миролюбиваго хана... Перспектива мирнаго вступленія въ Хиву послѣ столькихъ трудовъ и лишеній какъбы опѣшила нѣкоторыхъ, разбила на минуту самыя розовыя изъ ихъ надеждъ... Но русское «авось» снова явилось на выручку утопающихъ надеждъ...

Успокоивъ этихъ первыхъ людей, встрѣченныхъ нами въ степи за все время похода и снабдивъ ихъ пропускнымъ видомъ, мы продолжали путь. Они также подняли своихъ верблюдовъ и начали удаляться на сѣверъ, вѣроятно не вѣря тому, что такъ дешево отдѣлались отъ страшныхъ гяуровъ...

Южная ночь съ ея могильною тишиной снова окутала степь. Съ востока пов'вяло прохладой, и среди непроницаемой тьмы безконечно долго слышался только

однообразный топотъ бодро подвигавшихся коней, да изрѣдка рѣзкій голосъ Киргиза, перекликавшагося съ проводникомъ... Вначалѣ, далеко позади насъ, взвивались по временамъ сигнальныя ракеты, показывавшія движеніе колонны Аварскаго. Но вотъ уже нѣсколько часовъ какъ и ракетъ не видно, и говоръ умолкъ, и сонъ назойливо смыкаетъ усталыя вѣки, да и проѣхали мы тринадцать верстъ едва ли не трижды... а колодиа все нѣтъ.

— Что жъ это такое?... Не заблудились ли опять? Какъ бы въ отвътъ на это, проводникъ остановился и къ общей досадъ подтвердилъ нашу догадку: онъ уже часа два съ половиной безплодно отыскиваетъ Учъ-Кудукъ и не знаетъ какъ теперь быть!...

Ночныя движенія им'єють свою хорошую сторону: не томить жажда и людямъ прохладно и легко. Но лошади и верблюды теряють при этомъ лучшіе, кр'єпительные часы сна и потому изнуряются гораздо больше и быстр'єе ч'ємъ днемъ Кром'є того, какъ мы уб'єдились на опыт'є, въ темную ночь и самый опытный степнякъ не можетъ поручиться за то, что не возьметъ н'єсколько въ сторону и не пройдетъ мимо колодца; а тогда ничего н'єтъ легче, какъ безконечно кружиться по степи... За неим'єніемъ какихъ-либо перес'єченій для оріентированія, единственнымъ путеводителемъ номада ночью служитъ строгое соблюденіе взятаго направленія, а разъ онъ лишился и этого посл'єдняго пособія,— только случай можетъ помочь ему выбраться на дорогу или на колодезь... ¡Но н'єтъ ничего хуже

какъ блуждать въ степи! Неувъренность въ томъ, что мы приближаемся къ цъли, невольно наталкиваетъ на мысль, что, быть можетъ, мы удаляемся отъ нея... А это убиваетъ всякую энергію...

Мы остановились и слѣзли съ утомленныхъ коней, а Киргизы поскакали по всъмъ направленіямъ разыскивать потерянный Учъ-Кудукъ. Казаки собрали колючку и развели предъ нами огромный костеръ. Конноиррегулярцы огласили степь громкою лезгинскою пъсней и съ нею незамѣтно слились вскорѣ оглушительные звуки кавказской зурны... Пъсни, костеръ, зурна и дружное хлопанье въ ладоши, -- это такой соблазнъ для беззаботнаго Лезгина, что онъ не удержится отъ пляски и наканунъ смерти!.. И вотъ, одинъ за другимъ выступая впередъ, они начали свой національный танецъ вокругъ костра, то плавный и полный граціи, то кипучій, словно черти переб'єсились въ ногахъ, -- точно въ этотъ поздній часъ только для этой удалой пляски сошлись мы въ глухомъ уголку безжизненной пустыни...

Съ небольшимъ черезъ часъ прискакалъ одинъ изъ Киргизовъ съ извъстіемъ, что колодцы найдены: мы оставили ихъ вправо и прошли далеко впередъ... Какъ ни досадно было, но дълать нечего, потянулись назадъ. Киргизы въ карьеръ выскакивали впередъ и мгновенно зажигали нъсколько кустовъ сухой колючки; пока мы подходили къ этому огню, въ отдаленіи вспыхивалъ другой... Такимъ образомъ, двигаясь по кострамъ, мы пришли къ Учъ-Кудуку въ

третьемъ часу ночи, проведя на конѣ около 9-ти часовъ!.. Правду говорилъ «Ананасъ», что и вторично не повезетъ намъ съ этою дьявольскою цифрой 13!..

Еще далеко отъ колодцевъ насъ обдалъ отвратительный запахъ падали, который усиливался по мфрф нашего приближенія... Наконецъ въ такой степени запахло мертвечиной, что просто «съ души воротитъ», точно мы вступили въ область гніющихъ труповъ. Хоть зажимай носъ и бѣги вонъ!.. Казаки бранились и отплевывались, но тъмъ не менъе мгновенно и съ обычнымъ шумомъ окружили колодезь, возлѣ котораго валялось нѣсколько дохлыхъ лошадей. Два колодца были засыпаны, а въ третьемъ, на глубинъ двадцати саженъ, была вода, —вонючая какъ падаль и горькая какъ... ужъ я не подыщу и сравненія!.. Всъ пили ее и торопились набрать въ свои сосуды... А на утро Киргизы вытащили изъ колодца... сперва клочья шерсти, а затъмъ и совершенно разложившуюся козу... Нечего и говорить, что и это никого не остановило: предстоялъ, по словамъ проводниковъ, восьмидесятиверстный безводный переходъ.

Киргизы принялись оттаскивать падаль, растревожили ее и еще больше заразили воздухъ. Объ ужинъ и чав нечего было и думать... Выйдя за черту этой убійственной сферы, мы растянулись на буркахъ и, несмотря на страшный голодъ, заснули какъ убитые...

На слѣдующій день утромъ сюда же подошелъ со своею колонной майоръ Аварскій. Онъ пробыль въ дорогѣ вдвое менѣе чѣмъ мы, верховые, благодаря тому,

что наканунъ, потерявъ насъ изъ виду и не желая напрасно утомлять людей, блуждая за ненадежнымъ проводникомъ, остановился и ночевалъ въ степи.

Подполковникъ П. съ главными силами, какъ видно, и не былъ на Учъ-Кудукъ. Если онъ только не заблудился, то, надо полагать, прошелъ мимо этихъ колодцевъ по южной дорогъ.

Какъ только люди Аварскаго напоили верблюдовъ и набрали учъ-кудукской воды, мы оставили эти проклятые колодцы...

До полудня все было попрежнему, но къ этому времени солнце запекло необыкновенно сильно, и мы почувствовали ту нестерпимую духоту и зловъщую тишину въ воздухъ, которыя обыкновенно наступаютъ здъсь предъ какою-либо ръзкою перемъной... Физіономія степи также начала замътно измъняться: показалась болъе сочная зелень и мъстами небольшія лужайки, покрытыя превосходною, мелкою травкой. Лошади сами сворачивали къ такимъ мъстамъ какъ къ чему-то знакомому, родному...

Вотъ вспорхнулъ предъ нами давно невиданный коршунъ, за нимъ полетѣли въ догонку одна и другая пуля, но безполезно. Немного погодя пронеслась въ сторонѣ, точно не касаясь земли, стройная сайга съ приподнятою мордочкой, вѣроятно испуганная нежданными гостями и дикими звуками зурны... остановилась, гордо взглянула на нашу сторону.... и понеслась быстрѣе прежняго... Цѣлая толпа Лезгинъ и Кирги-

зовъ, выхвативъ свои винтовки, съ гикомъ помчались за красавицей, но ея и слъдъ простылъ!..

Эти легкія черты нѣкотораго оживленія послѣ безконечнаго однообразія мертвой пустыни произвели на насъ то пріятное впечатлѣніе, которое, вѣроятно, испытываютъ люди, переплывающіе океанъ, при появленіи первыхъ признаковъ недалекаго берега... Они также сулили намъ давно покинутую землю,—землю, къ какой мы привыкли, полную движенія и жизни...

Предъ вечеромъ ясное все время небо въ первый разъ заволоклось небольшими тучами, — еще новость. Внезапно послышались отдаленные раскаты грома и вслѣдъ за ними начали искоса накрапывать рѣдкія, но необычайно крупныя капли дождя, разсѣевая степную мглу и поминутно мѣняя свое направленіе... Черезъ четверть часа уже точно ничего и не бывало; дождь пересталъ и солнце запекло съ прежнею силой. Только кое-гдѣ носились еще по бирюзовому небу «послѣднія тучки разсѣянной бури», словно клубы бѣлоснѣжной ваты, залитые яркимъ свѣтомъ... Воздухъ сталъ прозрачнѣе и чище.

Вдали, на краю горизонта точно мелькнула предъ нами неуловимая сначала, но постепенно возраставшая свътло-голубая полоска.

— Море!.. море, господа! раздались со всѣхъ сторонъ радостные голоса...

Какъ-то трепетно забилось сердце... Вмѣстѣ съ другими съ напряженнымъ вниманіемъ я устремилъ свои глаза въ эту даль, къ этому завѣтному для насъ

рубежу, за которымъ должны кончиться если не труды, то хоть лишенія, и гдѣ, наконецъ, должна начаться человѣческая жизнь!... И тамъ, на востокѣ, немного погодя, мы ясно увидѣли крутые, обрывистые берега Айбугира и далеко врѣзавшуюся въ него бѣлую полосу мыса Ургу, а за ними, какъ легкая дымка, вилась на дальнемъ горизонтѣ едва замѣтная синева Хивинскаго оазиса!..

Около семи вечера мы вышли изъ пустыни и остановились на краю скалы, у мыса Кара-Гумбетъ. Здѣсь оканчивается и степь, и сплошная возвышенность Усть-Юрть, которая подходить къ самому Аралу и сразу обрывается надъ его водами отвѣсною скалой, мѣстами болѣе шестисотъ футовъ вышины. Скала эта называется также Чинкомъ, составляетъ на значительномъ протяженіи западный берегъ Аральскаго моря; продолжая затѣмъ общее направленіе на югъ, она извивается по всему протяженію Айбугира, огибаетъ съ юга продолжение этого залива, Акъ-Чаганакъ, и непрерывно тянется на юго-западъ чрезъ всю туркменскую степь до самаго Кара-Бугазскаго залива Каспійскаго моря. У подошвы Чинка, начиная съ мыса Ургу, широко разстилается на югъ общирная айбугирская впадина, — бассейнъ бывшаго залива. Даже на новъйшихъ картахъ, составленныхъ спеціально для нашего похода, Айбугиръ показанъ заливомъ Аральскаго моря, имъющимъ до трехсотъ верстъ въ окружности. Но теперь весь этотъ общирный бассейнъ представляетъ совершенно сухую впадину, мъстами густо поросшую камышомъ и болѣе или менѣе значительнымъ кустарникомъ... Воды въ немъ ни капли.

Оказывается, что одинъ изъ западныхъ истоковъ Аму-Дарьи, Лауданъ, впадавшій нѣкогда въ Айбугиръ, давно измѣнилъ на востокъ свое первоначальное направленіе, и вслѣдствіе этого прекращенія питанія уже лѣтъ тридцать тому назадъ образовался у мыса Ургу перешеекъ между Араломъ и Айбугиромъ. Заливъ, превратившійся такимъ образомъ въ озеро, началъ быстро испаряться и уже не существуетъ болѣе десяти лѣтъ.

Кара-Гумбетъ, на которомъ мы расположились, урочище на Чинкъ, нъсколько южнъе Ургу-Муруна, съ разбросанными на краю скалы киргизскими могилами и съ четырехъугольною каменною башней, приписываемою Девлетъ-Гирею. Нѣсколько позже насъ прибыла сюда же колонна Аварскаго, и общій нашъ станъ принялъ какъ бы праздничную физіономію. Затрещали бивуачные огни, закиптьла жизнь, полная говора и движенія... На всѣхъ лицахъ сіяла неподдѣльная радость, точно всѣ уже забыли только что пережитыя невзгоды; но, Боже, какъ я присмотрѣлся теперь, какъ измѣнились, исхудали и обросли эти, словно вылитыя, темнобронзовыя лица!.. Но несмотря на это, люди совершенно здоровы и только у трехъ-четырехъ десятковъ сильно потерты ноги. Зато лошади, особенно у конно-иррегулярцевъ, пришли въ такое состояніе, что уже совершенно не способны къ дальнъйшей службъ...

Не долго продолжалось ликованіе нашего лагеря.

Едва стемнъло, какъ снова послышались раскаты грома и снова полилъ дождь, но на этотъ разъ какъ изъ ведра!.. Огни мгновенно погасли, и промокшіе до костей люди замолкли и свернулись подъ своими шинелями.

Такъ завершилось наше скитаніе по заколдованной пустынѣ, изъ котораго, казалось, не было выхода. Завтра утромъ выступаемъ въ оазисъ... Прощай же, безпріютная степь, съ твоимъ гробовымъ молчаніемъ, съ твоими песками и бурунами... Прощайте и вы, карашеки, кыныры, табынъ-су и разные щенки и кудуки... Спасибо за услугу, но не дай Богъ, чтобъ еще когда-либо въ жизни пришлось прибѣгнуть къ этимъ услугамъ!..

# XVI.

Переходъ черезъ Айбугирскую впадину. — Каразукъ и два часа въ кибиткъ зажиточнаго Каракалпака.

и мая, Каразукъ.

Свѣтъ только-что забрезжился на востокѣ, когда глухая дробь отсырѣвшаго барабана разбудила меня на Кара-Гумбетѣ. Дождь пересталъ. Промокшіе люди уже грѣлись вокругъ костровъ; другіе только-что начали лѣниво подыматься изъ-подъ шинелей и бурокъ; но вскорѣ суета, обычная предъ выступленіемъ, охватила бивуакъ...

Заря какъ-то торжественно занялась въ это утро надъ соннымъ Хивинскимъ оазисомъ. Съ Айбугирской впадины доносились своеобразныя утреннія перекликиванія фазановъ, и надъ его темнымъ растительнымъ покровомъ какъ бы выростала и удлинялась живописная лента зарумянившихся скалъ, когда отрядъ нашъ вытянулся въ длинную вереницу и медленно, гуськомъ, началъ спускаться по крутымъ зигзагамъ Кара-Гумбета на высохшее дно, надъ которымъ еще такъ

недавно бущевали волны Аральскаго моря... Это продолжалось нъсколько часовъ.

Айбугирская впадина, представляющая теперь, какъ я уже писалъ вамъ, сплошную глинистую равнину, покрытую въ перемежку камышомъ, саксауломъ и высокимъ кустарникомъ, тянется въ ширину около двадцати верстъ и затѣмъ едва замѣтнымъ подъемомъ сливается съ окраиной оазиса, прилегавшею къ бывшему заливу и составлявшею его луговое или низменное прибрежье. Перерѣзавъ этотъ бассейнъ по прямой линіи на востокъ отъ Кара-Гумбета, мы вышли на противоположную его сторону и тутъ же завидѣли болье полутораста кибитокъ, разбросанныхъ на большомъ пространствъ. То были соединенные аулы Каракалпакскаго племени Эсетъ. Между кибитками происходило необыкновенное движеніе: снимали жилища, выочили верблюдовъ, пѣшіе и конные сновали по всѣмъ направленіямъ, — ясно, что мы взбудоражили бъдныхъ жителей... Оказалось, въ самомъ дѣлѣ, что со времени прибытія Оренбургскаго отряда къ Айбугиру Каракалпаки въ ужасъ слъдили за направленіемъ его движенія и успокоились только нѣсколько дней тому назадъ, когда узнали, что генералъ Веревкинъ перешелъ Айбугиръ нѣсколько сѣвернѣе мыса Ургу, и направился прямо на Кунградъ. Теперь внезапное появленіе Кавказцевъ предъ самымъ ауломъ въ такой степени смутило Каракалпаковъ, что они рѣшились было нскать спасенія въ бѣгствѣ. Но Косумка, посланный впередъ съ нѣсколькими Киргизами, совершенно успокоилъ жителей и вернулся къ намъ съ двумя ихъ старшинами въ цвѣтныхъ шелковыхъ халатахъ и въ огромныхъ бараньихъ шапкахъ...

При нашемъ приближеніи старшины остановились въ почтительномъ отдаленіи, слѣзли съ коней, обнажили свои гладко выбритыя головы и, скрестивъ руки на груди, покорно ждали своей судьбы... Ихъ правильныя, загорѣлыя и нѣсколько полныя лица, повидимому, старались выразить спокойствіе... Но воображаю, что происходило въ сердцахъ этихъ, ни въ чемъ неповинныхъ предъ нами людей!.. Конечно, ихъ обласкали и послали впередъ для успокоенія своихъ ауловъ.

Отрядъ расположился на ночлегъ вблизи аула, и нашть бивуакть отдёлялся отъ кибитокть только небольшимъ оврагомъ, въ которомъ разбросаны до тридцати превосходныхъ колодцевъ, тщательно обдъланныхъ камышомъ и извъстныхъ подъ именемъ Каразукъ. Вотъ тутъ-то началось первое сближение нашихъ съ Каракалпаками. Группы женщинъ и юношей, од втыхъ въ грязныя рубища, тъснились вокругъ колодцевъ и сначала только исподлобья оглядывали подходившихъ къ нимъ пришельцевъ. Но необыкновенная способность нашего солдата быстро сближаться хоть съ чортомъ и тутъ не замедлила проявить себя: недов фрчивыя лица вскор в приняли спокойное натуральное выраженіе, и боязнь ихъ смѣнилась любопытствомъ. Доставая воду нашими ведрами, женщины начали любезно наполнять прежде солдатскія баклаги и потомъ уже свои тыквы... Между Каракалпаками нашелся одинъ, который провелъ нѣкоторое время въ Оренбургѣ и что называется мараковалъ по-русски; солдаты въ свою очередь выдвинули впередъ казанскихъ Татаръ... Завязалась бойкая бесѣда, а тамъ и дружба... Къ вечеру по всему лагерю уже сновали мужчины и женщины и продавали, хотя баснословно дорого, ку-

мысъ, айранъ, лепешки, джугуру и т. п.

Осматривая аулъ, я приподнялъ камышевую завъсу надъ дверьми одной кибитки, показавшейся мнъ больше и опрятнъе другихъ, и вошелъ въ нее. Едва появилась въ дверяхъ бѣлая фуражка, цѣлая орава мужчинъ, женщинъ и дътей всъхъ возрастовъ, наполнявшихъ кибитку во всевозможныхъ положеніяхъ, встрепенулась, какъ испуганная стая... Въ срединъ кибитки горълъ огонь, и дряхлая старушка мъщала деревяннымъ ковшомъ пшеницу, варившуюся въ большомъ чугунъ. Молодая, довольно смазливенькая женщина, въ красной канаусовой рубашкъ сидъла тутъ же за ручною мельницей и монотонно водила ея деревянною ручкой. Въ сторонѣ, возлѣ цѣлой груды разныхъ сундуковъ, разставленныхъ вдоль войлочной стънки, нѣсколько женщинъ, окруженныхъ полунагими дѣтьми, мыли какое-то тряпье въ деревянномъ корытъ. На противоположной сторонъ отъ нихъ, около сложенныхъ въ кучу тюфяковъ и подушекъ, сидъло на разостланномъ войлокъ человъкъ семь мужчинъ за калмыцкимъ чаемъ. По стънамъ развъшаны халаты, на землѣ кувщины и разная посуда, возлѣ дѣтей пріютился молодой козленокъ, и подъ закоптълымъ

войлочнымъ сводомъ стелется дымъ, медленно выходящій въ верхнее отверстіе кибитки... Вотъ вся обстановка богатаго каракалпакскаго жилища.

Объяснивъ свое посъщение простымъ любопытствомъ, я успокоилъ всъхъ, и затъмъ, усъвщись среди мужчинъ, началъ разспращивать о ихъ образъ жизни.

Каракалпаки населяють сѣверо-западную полосу Хивинскаго оазиса, устья Аму-Дарьи и восточное прибрежье Аральскаго моря и занимаются скотоводствомъ и рыболовствомъ. Они составляють одинъ изъ многочисленныхъ киргизскихъ родовъ, называемыхъ Хивинцами общимъ именемъ казакъ; говорятъ общимъ киргизскимъ нарѣчіемъ, и хотя мусульманс, но, надо полагать, не особенно рьяные: грамотные между ними составляютъ весьма рѣдкое исключеніе; женщины ходятъ съ открытыми лицами, и свадебные обряды сохранили много языческаго.

У Каракалпаковъ съ незапамятныхъ временъ вкоренилось обыкновеніе мѣняться дочерьми съ сосѣдними туркменскими племенами. Это значительно повліяло на ихъ типъ: они не такъ скуласты и узкоглазы, какъ чистокровные Адаевцы на Мангышлакѣ; между ними много бородатыхъ физіономій, чего почти нельзя встрѣтить между Киргизами. Вообще Каракалнаки составляютъ что-то среднее между Киргизами и Туркменами; отъ послѣднихъ они переняли весь костюмъ и не помнятъ, когда и бросили свои волчьи малахаи.

Когда я навелъ рѣчь на благосостояніе Эсетскаго

племени, собесъдники мои какъ-то замялись и отвъ-чали нехотя...

— «Какъ самецъ среди верблюдовъ, правда хороша въ бесѣдѣ», — началъ вдругъ степною поговоркой упорно молчавшій до сихъ поръ сѣдобородый старикъ. — Зачъмъ скрывать, хотя не много, но слава Богу, есть между нами и богатые, есть такіе, что имѣютъ болѣе пятисотъ верблюдовъ, столько же барановъ; есть такіе, что платятъ по сту верблюдовъ въ калымъ за хорошую дъвушку... Но у насъесть поговорка, -- добавилъ старикъ, -- «тамъ не выростутъ деревья, гд в повадятся верблюды, тамъ не будутъ жить богато, гдъ появятся Туркмены». А Туркмены незваные являются къ намъ на грабежъ очень часто и уводятъ цълыя стада, а то богатыхъ между нами было бы еще больше... Бѣдныхъ же Каракалпаковъ сколько хотите: цѣлыя тысячи живутъ въ устьяхъ Дарьи, едва прокармливаясь однимъ рыболовствомъ...

Я замѣтилъ на стѣнѣ кибитки двухструнную балалайку, слегка выглядывавшую изъ-подъ полосатаго халата, и предложилъ нѣсколько вопросовъ о музыкѣ и пѣсняхъ Каракалпаковъ... По ихъ словамъ, балалайка—ихъ единственный инструментъ, и та составляетъ большую рѣдкостъ въ аулахъ. Пѣсни поются любовныя и такъ называемыя батыръ-иръ, то-есть воспѣвающія богатырей. По моей просьбѣ, поддержанной старикомъ, одинъ изъ молодыхъ Эсетовъ снялъ со стѣны балалайку, и послѣ долгаго настраиванья и откашливанья началъ заунывно мурлыкать какой-то батыръ-

иръ подъ монотонный аккомпанементъ своего допотопнаго инструмента... Я весь отдался вниманію, чтобъ узнать содержаніе киргизской саги, но напрасно: слова растягивались и глотались такъ немилосердно, что кромѣ безпрестанно повторявшагося имени «Эдигей», и нѣсколькихъ отрывочныхъ словъ, къ сожалѣнію, я ничего не понялъ. Вообще, сколько я могъ узнать, историческія пѣсни общи у всѣхъ Киргизскихъ племенъ и сложены едва ли не въ самую эпоху воспѣваемыхъ ими событій. Они пестрятъ именами Мамая, Батыя, Эдигея и обнимаютъ только бурный періодъ монгольскихъ завоеваній. Вмѣстѣ съ исторіей, видно, неподвижно остановилась здѣсь и поэзія, ибо послѣднія четыре столѣтія какъ бы канули въ воду для среднеазіатскаго народа...

Поблагодаривъ за бесъду своихъ новыхъ знакомыхъ и подаривъ ихъ дътямъ нъсколько мелкихъ мо-

нетъ, я возвратился къ себъ въ лагерь.

#### XVII.

Погоня за Оренбурждами. — Свверныя окрестности Кунграда и башня сумасброда. — Кунграда и Киргизъ коменданть. — Первые Оренбуржды. — Дома губернатора. — Дыни. — Одиннаддать обезглавленных труповъ и участіе въ экспедиціи судовъ аральской флотиліи.

Утромъ, 13 мая Бивуакъ у Огуза.

Вчера, рано утромъ, въ палатку, въ которой я спалъ вмѣстѣ съ «Ананасомъ» и съ княземъ М., прибѣжалъ подполковникъ Гродековъ и объявилъ, что начальникъ отряда, вслѣдствіе только что полученнаго письма генерала Веревкина, ѣдетъ къ нему за Кунградъ, и приказалъ намъ сопровождать его. Мы вскочили на ноги и черезъ четверть часа уже ѣхали подъ конвоемъ двухъ сотенъ и ракетной команды.

Путь на протяженіи первыхъ 10—12 версть не представляль ничего особеннаго, —равнина, поросшая кустарникомъ, съ кое-гдѣ выглядывающими изъ зелени глиняными могилами Каракалпаковъ. Далѣе, дорогу начали пересѣкать болѣе или менѣе глубокіе арыки, канавы, сначала сухіе, затѣмъ полные проточною аму-дарьинскою водой. Какъ вступающіе въ Ели-

сейскія поля предъ р'ікой забвенія, мы остановились у перваго изъ водныхъ арыковъ, жадно припали къ его струямъ, напоили своихъ коней, и затъмъ весело продолжали путь, точно позабывъ всѣ муки степнаго чистилища... Зелень становилась выше и гуще; арыки съ неуклюжими мостиками встрѣчались все чаще; наконецъ все пространство предъ нами какъ будто покрылось зелеными коврами разныхъ оттънковъ. Весь горизонть подъ свътло-бирюзовымъ небомъ, переръзанный по всемь направленіямь сотнями оросптельныхъ канавъ, очаровалъ насъ и легкою зыбыо заколосившихся хлѣбовъ, и сочными полями клевера и люцерны, и роскошными группами карагачей, надъ которыми высились цълые ряды пирамидальныхъ тополей, и наконецъ душистымъ воздухомъ, въ которомъ стояли ароматъ полевыхъ цвътовъ и звонъ отъ щебетанья птичекъ!.. Весна въ полномъ разгарѣ на этой окраинъ оазиса.

«Какая разница съ голодною степью!» слышалось кругомъ. «Сколько гигантскаго труда надо было положить для того, чтобы голую равнину покрыть вътакомъ изобиліи водой и растительностью!..»

По мѣрѣ приближенія къ Кунграду путь нашъ оживлялся еще болѣе. Широкая пыльная дорога, напоминавшая почтовые тракты юга Россіи, поминутно пробѣгала то мимо водяной мельницы, пріютившейся подъ широкою тѣнью исполинскаго дерева, то мимо оригинальной водоподъемной машины надъ глубокимъ арыкомъ, или обширной гробницы изъ жженаго кир-

пича, со стройнымъ фасадомъ и изящнымъ куполомъ, блестящимъ на солнцѣ своими изразцовыми арабесками... Жизнь, видно, кипѣла здѣсь еще нѣсколько дней тому назадъ, но теперь не доставало уже живыхъ существъ для полнаго оживленія этой богатой обстановки: все населеніе разбѣжалось въ разныя стороны въ виду приближенія Русскихъ, и мы встрѣтили на пути только двухъ-трехъ Каракалпаковъ, которые также удалялись со своимъ скарбомъ, навыоченнымъ на нѣсколькихъ верблюдахъ...

Въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Кунграда насъ поразила по своей оригинальности башня Аулія-хана, тоесть сумасброднаго хана. Она стоитъ на небольшомъ курганѣ, среди разбросанныхъ надгробныхъ памятниковъ и имѣетъ въ вышину не менѣе 120 футовъ. Верхняя половина башни совершенно уцѣлѣла снаружи и блеститъ на солнцѣ своими голубыми изразцовыми украшеніями; нижняя, напротивъ; обвалилась и такъ оригинально, что тутъ образовался узкій перехватъ, дающій башнѣ видъ стоячаго бокала... Мы не могли надивиться какъ еще стоитъ эта башня, когда, казалось бы, достаточно одного порыва вѣтра для того, чтобъ се опрокинуть... Говорятъ, что она построена нѣсколько вѣковъ тому назадъ какимъ-то Аулія-ханомъ, который и похороненъ подъ этимъ сооруженіемъ...

Вообще вся обстановка нашего движенія къ Кунграду была въ такой степени своеобразна и такъ просилась подъ карандашъ, что нѣсколько разъ я не могъ отказать себѣ въ желаніи сдѣлать хотя легкіе наброски

съ того или другаго вида. Останавливался, отставалъ, мчался въ догонку за своими и, продълывая это нъсколько разъ, такъ загналъ своего иноходчика-Киргиза, что, наконецъ, принужденъ былъ бросить бъдное животное на произволъ судьбы и пересъсть на другую лошадь... Эта же обстановка въ такой степени поглощала общее вниманіе, что мы и не замътили какъ прометьли болье тридцати верстъ и очутились въ виду Кунграда. Тутъ насъ встрътилъ небольшой разъъздъ Уральскихъ казаковъ, — первые Русскіе, которыхъ мы увидъли за все время похода... Они сообщили, что Кунградъ брошенъ жителями и что генералъ Веревкинъ выступилъ далъе по направленію Хивы.

Кунградъ выглядываетъ издали порядочно укрѣпленнымъ, конечно въ смыслѣ средне-азіатскомъ. Его высокія зубчатыя стѣны, прорѣзанныя бойницами, казались довольно внушительными еще съ разстоянія полуверсты, но затъмъ послъдовало совершенное разочарованіе: стѣнъ не оказалось вовсе, а городскую ограду составляетъ глиняный валъ съ банкетомъ, сильно растрескавшійся, містами полуразрушенный и обнесенный водянымъ рвомъ. Все внутреннее пространство образуемаго этимъ валомъ неправильнаго многоугольника покрыто прилипшими другъ къ другу сѣрыми мазанками, безъ оконъ и съ плоскими кровлями. Въ центръ города возвышается надо всъми строеніями правильная фигура четырехъугольной цитадели, съ толстыми стѣнами, съ полукруглыми башнями по угламъ и по сторонамъ воротъ, со множествомъ глиняныхъ

контрфорсовъ и съ одною высокою сторожевою башней изъ плетня и досокъ, сильно покосившеюся на сторону и поддержанною деревянными подпорками. Цитадель эту огибаетъ съ одной стороны небольшой притокъ Аму-Дарьи, который извивается по срединъ города, проръзываетъ городской валъ, наполняетъ его рвы и затъмъ медленно струитъ на съверъ свои мутныя воды...

Во всемъ городѣ буквально не было ни одной живой души, и въ такомъ видѣ его нашелъ нѣсколько дней тому назадъ отрядъ генерала Веревкина. Еслибы не каики \*), вытянутые на берегъ, и не кибитки, выглядывавшія почти изъ каждаго двора, можно было бы подумать, что Кунградъ мертвый, давнымъ-давно брошенный городъ.

Оборона города была поручена ханомъ одному бѣглому нашему офицеру изъ сибирскихъ Киргизовъ, который ушелъ въ Хиву вслѣдствіе какихъ-то неудовольствій съ начальствомъ. Видно было по всему, что онъ и не думалъ защищаться или, вѣрнѣе, не ожидалъ Русскихъ со стороны Айбугира. При первомъ извѣстіи о приближеніи Оренбуржцевъ, комендантъ скрылся изъ города и заблагоразсудилъ принести генералу Веревкину свою повинную голову, а жители разбѣжались въ паническомъ страхѣ. Въ противномъ случаѣ почти восьмитысячное населеніе Кунграда имѣло полную возможность исправить городскую ограду и при нѣ-

<sup>\*)</sup> Большія тувемныя лодки.

которой стойкости по крайней мъръ не дешево продать свой городъ...

Генералъ Веревкинъ оставилъ въ Кунградъ полсотни казаковъ, роту пъхоты и часть лазарета со всъми больными своего отряда; къ нимъ должны присоединиться два нащи горныя орудія и сотня конно-иррегулярцевъ. Этому гарнизону предназначено стоять внутри и вокругъ казеннаго дома кунградскаго бека или губернатора, который расположенъ совершенно отдѣльно, внѣ городской ограды и можетъ служить типичнымъ образцомъ новъйшей хивинской архитектуры. Домъ этотъ четырехъугольный, весь изъ сырой глины, и общимъ видомъ своимъ производитъ впечатлѣніе тяжелой, неуклюжей массы, напоминающей что-то въ родѣ древне-египетскаго сооруженія, выросшаго подъ тѣнью огромныхъ карагачей. Глухія и высокія стѣны подперты снаружи тяжелыми цилиндро-коническими колоннами, которыя подобно дымовымъ трубамъ возвышаются еще на нъсколько футовъ надъ плоскою кровлей и оканчиваются коническими срѣзами. Тяжелыя деревянныя ворота, расположенныя между двумя такими колоннами, ведутъ со стороны города въ обширный внутренній дворъ; здѣсь вдоль двухъ стѣнъ расположена подъ угломъ высокая галлерея, опирающаяся на деревянныя колонки, покрытыя крупною, но чрезвычайно искусною рѣзьбой. Пять низкихъ дверей ведуть изъ галлерен въ отдѣльныя комнаты съ голыми стѣнами и съ землянымъ поломъ. Комнаты не сообщаются между собой, не им'ьють оконь, и въ нихъ

царствуетъ вѣчный мракъ, способный проникнуть въ душу не только кунградскаго бека, но и всякаго, кто въ нихъ поселится...

На всякій случай губернаторскій домъ былъ уже нѣсколько приспособленъ Оренбуржцами къ оборонѣ: по внутреннему его обводу устроенъ деревянный банкетъ для стрѣлковъ и по двумъ угламъ — настилки для горныхъ орудій.

Предъ домомъ, на небольшой площадкъ, отдъленной отъ него арыкомъ, стояли палатки офицеровъ и между ними просторная кибитка казачьяго полковника, начальника кунградскаго гарнизона. Достаточно было войти въ эту кибитку и только взглянуть на ея обстановку, чтобъ увидать сразу, что Оренбуржцы идутъ далеко не такими Спартанцами, какъ мы, Кавказцы. Тутъ были и жельзная кровать съ постелью и подушками, и складной столъ съ табуретами, и вьючные сундуки съ погребцомъ и рукомойникомъ, - словомъ, все, что нужно для походнаго комфорта и чего не было у насъ даже у начальника отряда... Тъмъ не менъе, при входъ въ кибитку все внимание наше привлекъ на себя почтенный старикъ-хозяинъ. Полный, приземистый и загорѣлый, съ сѣдыми усами и бородой, въ русской рубахѣ, выпущенной поверхъ широчайшихъ чембаръ \*), расшитыхъ цвѣтными шелками и забранныхъ въ высокія голенища, онъ показался намъ истымъ типомъ средне-азіатскаго казака, посѣдѣвшаго

<sup>\*)</sup> Туземные замшевыя шаровары въ Средней Азіи.

въ степныхъ походахъ. Не будь погоновъ на его широкихъ плечахъ, можно бы подумать, что предъ нами выросъ старый атаманъ Запорожцевъ...

— Господа Кавказцы, милости прошу выпить и закусить чёмъ Богъ послалъ, обратился къ намъ пол-

ковникъ послъ обычнаго представленія.

А Богъ послалъ ему все, о чемъ мы только могли мечтать, грызя свои окаменѣлые сухари... Въ кибиткъ полковника мы перезнакомились съ его офицерами,—тоже въ чембарахъ, съ оригинальными сартовскими шашками черезъ плечо. Какъ и надо было ожидать оказался общирный матеріалъ для возбужденія любопытства объихъ сторонъ, и взаимные разспросы не прекращались до самаго нашего отъѣзда...

На той же площадкѣ стояли кибитки маркитанта, ловкаго малаго съ Волги. Куда забрался, подумаещь, въ погонѣ за наживой!.. Къ нему присосѣдились какіе-то туземцы съ сушеными фруктами, — образовался базаръ... Пока мы завтракали у начальника гарнизона, сюда нахлынули наши казаки и конно-иррегулярцы и жадно накинулись на лакомства, въ особенности на сушеныя дыни...

Хивинскій оазисъ, говорятъ, славится во всей Средней Азіи необыкновенно крупными, ароматическими и сладкими дынями съ ломкимъ оранжевымъ мясомъ. Онъ ростутъ здъсь въ изобиліи и въ извъстную пору года питаютъ почти все населеніе ханства. Хивинцы весьма искусно сохраняютъ дыни въ теченіе почти десяти мъсяцевъ посредствомъ подвъшиванія въ

прохладныхъ мѣстахъ, и кромѣ того они сушатъ ихъ. Въ началѣ осени дыни разрѣзаются на длинные ломти и послѣ просушки на солнцѣ свиваются въ канаты, которые поступаютъ на рынки и расходятся по всѣмъ окружающимъ степямъ. Въ такомъ видѣ дыня уже не подвергается порчѣ и вслѣдствіе испаренія водяныхъ частей пріобрѣтаетъ необыкновенную сладость; но благодаря небрежному храненію къ ней прилипаетъ такая масса шерсти и всякой грязи, что надо быть крайне небрезгливымъ, чтобы полакомиться тѣми канатами, которые мы видѣли на кунградскомъ базарѣ...

— A это вы видѣли? спросилъ меня вдругъ казачій офицеръ; съ которымъ я обходилъ базаръ.

Онъ указалъ на толпу солдатъ, которые съ лопатами въ рукахъ копошились надъ чѣмъ-то недалеко отъ городскаго вала.

- Нѣтъ... что это они дѣлаютъ?
- Видите влѣво отъ солдатъ чернѣютъ на землѣ какъ будто грядки?
  - Hy...
- Это лежатъ одиннадцать обезглавленныхъ труповъ: одного офицера и десяти матросовъ Аральской флотиліи... Солдаты копаютъ для нихъ одну общую могилу...

Дѣло вотъ въ чемъ:

Одновременно съ приближениемъ нашихъ отрядовъ къ хивинскимъ предѣламъ, суда Аральской фло-

тиліи вступили въ устье Аму-Дарьи и, согласно общем у плану экспедиціи, должны были подыматься вверхъ по ръкъ, соображаясь съ движеніемъ сухопутныхъ войскъ. Верстахъ въ десяти отъ устья, пароходы Перовскій и Самаркандъ, съ баржами на буксиръ, прошли подъ ядрами хивинской крѣпостцы Акъ-кала, причемъ были ранены нѣсколько матросовъ и самъ начальникъ флотиліи, капитанъ 2-го ранга Ситниковъ; но дальнъйшее движение вверхъ оказалось невозможнымъ, такъ какъ Хивинцы преградили главные рукава Аму, на высотъ Кунграда и ниже, восемью обширными плотинами, имъющими, говорятъ, не менъе десяти саженъ ширины. Остановившись въ виду этихъ препятствій, капитанъ Ситниковъ узналъ отъ явившагося къ нему Киргиза Утатилау, что русскій отрядъ уже подступаетъ къ Кунграду, и для того, чтобы войти съ нимъ въ связь рѣшился послать на берегъ команду матросовъ при штурманскомъ офицеръ, вызвавшемся добровольно на это рискованное предпріятіе. Утатилау взяль на себя провести команду къ генералу Веревкину, и на первомъ же ночлегѣ, въ аулѣ, сговорился съ жителями, перерѣзалъ спящихъ моряковъ и съ одиннадцатью головами бѣжалъ къ Хивинскому хану.

Это обстоятельство, полагають, также не мало способствовало бъгству кунградскаго населенія, которое опасалось заслуженнаго возмездія Русскихъ.

Для обнаженныхъ и обезображенныхъ тѣлъ этихъ несчастныхъ жертвъ новаго азіатскаго вѣроломства рыли въ Кунградѣ ту братскую могилу, на которую

указываль мн казачій офицерь. Я было направился туда, но меня остановиль тоть же собесьдникь.

— Не совѣтую, сказалъ онъ, — тѣла разложились такъ сильно, что близко невозможно подойти, да и интереснаго ничего нѣтъ: Киргизы сняли съ нихъ все платье, такъ что трупъ офицера могли отличить только по одной ногѣ, на которой случайно сохранился тонкій, окровавленный носокъ...

Да и некогда было: намъ уже подали лошадей, и мы спѣшили, чтобы къ ночи настигнуть Оренбургскій отрядъ.

# XVIII.

Южная окрестность Кунграда. — Генераль Веревкинь и Оренбургскій отрядь. — Ночлегь на Огузіки "финаль" степнаго похода.

Вечеромъ, 13-го мая. Бивуакъ у Огуза.

Южныя окрестности Кунграда представляють на первыхь верстахь оть города ту же богатую картину прекрасно воздѣланныхъ полей, садовъ, огородовъ и то же обиліе растительности и оросительныхъ канавъ, пересѣкающихъ почву по всѣмъ направленіямъ. Разница была лишь въ томъ, что здѣсь попадались еще рисовыя поля, казавшіяся сплошными болотами, да разбросанные по сторонамъ дороги кишлаки \*), почти ничѣмъ не отличавшіеся отъ дома кунградскаго бека. Но вскорѣ обстановка измѣнилась: дорога со свѣжими слѣдами Оренбуржцевъ выбѣжала на голую, необитаемую равнину, на которой встрѣчались только колючка, гребенщикъ, кусты саксаула и, весьма часто, развалины глиняныхъ укрѣпленій, возведенныхъ во время междоусобныхъ войнъ.

<sup>\*)</sup> Зимовники.

Мнѣ разсказывали, что войны между отдѣльными племенами возникають здёсь весьма часто и, разъ вспыхнувъ, продолжаются упорно и съ большимъ ожесточеніемъ. Такъ, послѣдняя война между двумя значительнъйшими племенами ханства, - Іомутами и Чоудурами, — возникла изъ-за какого-то канала, длилась двадцать шесть лѣтъ и прекратилась только при нынъшнемъ Мадраимъ-ханъ. Эти и другія племена весьма часто воюють и съ самимъ ханомъ: лѣтъ пятнадцать тому назадъ только-что окончилась борьба между Хивой и владътелемъ Кунграда Пана-ханомъ, какъ Кунградцы провозгласили своимъ главой Іомута Ата-Мурада и подъ его начальствомъ встунили въ новую ожесточенную борьбу за свою независимось... Эта послѣдняя война окончилась новымъ торжествомъ Хивинскаго хана, войска котораго взяли и разрушили Кунградъ, а Ата-Мурадъ-ханъ, послѣ долгихъ скитаній по степямъ, бѣжалъ къ намъ въ Красноводскъ и теперь, говорять, идеть на Хиву вмъсть съ отрядомъ полковника Маркозова...

Было около 10 часовъ вечера, когда, утомленные и разбитые, мы наткнулись въ темнотѣ на пикетъ Оренбургскихъ казаковъ и завидѣли вдали массу огней, раскинутыхъ на извилистомъ берегу Огуза, одного изъ притоковъ Аму-Дарьи. То былъ станъ Оренбургскаго отряда. Чуть не дѣтскій восторгъ охватилъ насъ при видѣ этихъ огней, какъ будто черезъ нѣсколько минутъ насъ ждали тамъ горячія объятія дорогихъ, близкихъ сердцу людей...

Переод вы мундиры, мы направились къ бивуачнымъ огнямъ. Оренбуржцы еще не спали и ихъ лагерный шумъ какъ-бы возрасталъ по мъръ нашего приближенія. Казаки наши затянули хоромъ громкую пѣсню, конно-иррегулярцы пустили въ ходъ свою неистовую зурну; и съ этимъ шумомъ мы вступили въ странный, повидимому, лагерь, въ которомъ не было ни одной палатки: это быль цѣлый, своеобразный городъ темныхъ войлочныхъ кибитокъ, изъ которыхъ мгновенно высыпалъ весь народъ на необычайное для него зрѣлище. Несмѣтныя, казалось, полчища верблюдовъ наполняли все пространство между кибитками и ярко пылавшими кострами, и всполошились отъ дикихъ звуковъ нашей зурны... Въ этой обстановкѣ мы пробрались въ средину лагеря, остановились и слѣзли съ коней.

Черезъ минуту мы были въ общирной, бѣлой кибиткѣ, въ которой могли бы свободно умѣститься, по крайней мѣрѣ, сорокъ человѣкъ; складные кровать, столъ и нѣсколько табуретовъ составляли ея убранство. При нашемъ входѣ изъ-за стола приподнялся маленькаго роста, одѣтый въ сѣрое пальто, плотный и бодрый старикъ, съ быстрыми живыми глазами и съ закрученными кверху сѣдыми усами, генералъ-лейтенантъ Веревкинъ... Нашъ добрый Л. казался сильно взволнованнымъ: для него наступила торжественная минута блистательнаго исполненія поставленной ему задачи—соединенія съ Оренбуржцами. Онъ подошелъ къ генералу, прерывающимся голосомъ отрапортовалъ о благополучномъ прибытіи и затѣмъ представилъ насъ. Генералъ пожалъ всѣмъ руки и пригласилъ сѣсть...

— Ну, какъ вы прошли, полковникъ? началъ rенералъ.

— Благополучно, ваше превосходительство, и всѣ господа офицеры... весьма усердно...

— Словомъ, благополучно?

— Благополучно, ваше превосходительство.

— И отлично-съ!... Что и нужно было...

Послѣдовало еще нѣсколько незначащихъ вопросовъ и отвѣтовъ, которые почти не коснулись нашего похода и перенесенныхъ трудовъ... Было видно, что генералъ не изъ особенно разговорчивыхъ, но тъмъ не мен в впечатл вніе, которое онъ произвелъ на насъ, было совершенно въ его пользу. До своего назначенія военнымъ губернаторомъ Уральской области и наказнымъ атаманомъ Уральскаго войска, Веревкинъ служилъ много лѣтъ въ артиллеріи на Кавказѣ, и вдоль и поперекъ исходилъ весь Туркестанскій край. И степи, и Среднюю Азію съ ея населеніемъ, онъ, говорятъ, знаетъ какъ свои пять пальцевъ; слѣдовательно, онъ зналъ прекрасно и тъ труды, которые должны были выпасть на нашу долю, а въ такомъ случав едва ли не былъ правъ, не считая нужнымъ особенно распространяться объ этомъ предметѣ съ усталыми людьми, которымъ послѣ семнадцати часовъ, проведенныхъ на сѣдлѣ, совсѣмъ не до оффиціальныхъ разговоровъ...

— Ну, господа, закончилъ генералъ, — идите и

отдохните. Вы сдѣлали сегодня два большіе перехода и, конечно, устали... Очень радъ, что познакомился... Будетъ время, наговоримся...

Мы вышли.

Возлѣ кибитки генерала теперь толпились офицеры его штаба. Они обступили насъ съ самыми любезными предложеніями и разобрали всѣхъ по своимъ кибиткамъ... «Ананасъ», князь Меликовъ, я и еще нѣсколько человѣкъ попали къ одному изъ адъютантовъ генерала Крыжановскаго, обстановка котораго въ просторной кибиткѣ не оставляла желать ничего лучшаго въ походѣ. На столѣ вскорѣ появились спасительный чай, закуска, шампанское... и пошли безконечные распросы съ обѣихъ сторонъ...

Оренбургскій отрядъ состоитъ изъ восьми ротъ, восьми сотенъ и десяти орудій. Снабженіе его больше чѣмъ роскошное: продовольствіе въ изобиліи, правильно организованный штабъ, прекрасный лазаретъ съ санитарными каретами, съ носилками, съ запасами общества «Краснаго Креста», при особомъ уполномоченномъ; сосуды для воды, переносные колодцы, войлочныя кибитки на каждые двѣнадцать человѣкъ отряда, масса маркитантовъ и испытанные проводники при каждой части; наконецъ, тарантасы или телѣги у каждаго офицера, и четыре тысячи верблюдовъ для поднятія тяжестей... Это все такія вещи, которыя намъ и не снились, которыя при опытномъ начальникѣ могутъ уподобить всякій степной походъ веселой комфортабельной прогулкѣ... А нашъ отрядъ?! Сухари впроголодь,

винтовка, полный хоръ музыки и молодецкій духъвъ изобиліи...

Къ полуночи все смолкло въ оренбургскомъ лагерѣ. Огни погасли и лунный свѣтъ едва пробивался сквозь сырую мглу, охватившую равнину Огуза. Было холодно... Поблагодаривъ хозяина за любезный пріемъ, мы перешли въ отведенную намъ кибитку, улеглись на сѣнѣ и укрылись чьими-то огромными тулупами...

Сегодня утромъ я проснулся отъ необыкновеннаго шума: слышались команды, гремъли бубенчики и колокольчики будто на свадебномъ поѣздѣ богатаго деревенскаго парня, и по временамъ доносились съ разныхъ сторонъ дружные отвѣты солдатъ на привѣтствія командировъ... Было сыро, не хотѣлось подыматься и я продолжалъ лежать въ полудремотѣ, высунувъ одну лишь голову изъ-подъ теплаго тулупа... Въ кибитку вошелъ здоровый урядникъ съ малиновыми погонами на рубашкѣ и такими же лампасами на синихъ шароварахъ, Уралецъ.

— Ваше благородіе! гаркнулъ онъ вдругъ, наклонившись надъ самымъ ухомъ «Ананаса», который лежалъ съ краю и спалъ еще. — Позвольте снять джеламейку!...

«Ананасу» послышалась «тревога!», онъ вскочилъ какъ ужаленный.

- Что?
- Джеламейку надоть бы вьючить, повториль урядникъ, прочіе уже поперли...

- Какого Джаламека?... Ты, братецъ, должно, ошибся; здъсь кавказскіе офицеры спять.
- Да эта нашей сотни, только на ночь взяли у насъ, настаивалъ Уралецъ, указывая на кибитку и какъ бы недоумъвая предъ непонятливостью Кавказца.
  - Кибитку, что ли, тебѣ?...
- Кибитка, ваше благородіе, та турхменская, большая, какъ у нашихъ господъ, объяснилъ урядникъ,—а эта махонькая, киргизская, у насъ джеламейкой прозывается...
- Да снимай себѣ... проговорилъ «Ананасъ», снова зарываясь подъ тулупъ.
- Снимай, ребята! скомандовалъ урядникъ, выходя изъ своей «джеламейки».

Черезъ минуту наше жилище уже было сложено на лежавшаго вблизи верблюда и намъ при свѣтѣ высоко поднявшагося солнца представилась живая картина Оренбургскаго отряда:

Часть кавалеріи съ орудіями уже скрылась изъвиду, другая только что садилась, чтобъ идти въ арріергардь и была бы чрезвычайно эффектна въ своихъцвътныхъ рубащкахъ посотенно, еслибы не цълый лъсътяжелыхъ и безполезныхъ пикъ... Но, казалось, не было конца извивавшейся по пыльной дорогъ длинной вереницъ верблюдовъ и повозокъ всевозможныхъ названій!... Въ этомъ безконечномъ транспортъ только коегдъ виднълись бълые ряды солдатъ съ блестящими на солнцъ штыками, и, благодаря этому, общая картина Оренбургскаго отряда напоминала шествіе

подъ военнымъ прикрытіемъ странной смѣси огромнаго обоза съ огромнымъ караваномъ...

Мы со своими двумя сотнями и съ однимъ маркитантомъ, пожелавшимъ присоединиться къ намъ, остались здѣсь на мѣстѣ ночлега въ ожиданіи остальныхъ частей нашего отряда, которыя и прибыли сегодня вечеромъ. Завтра пойдемъ опять догонять Оренбуржцевъ, но уже съ цѣлымъ отрядомъ.

 $\Pi$  уже оканчиваль это письмо, когда зашель ко мн $\dot{b}$  на огонекъ одинъ изъ знакомыхъ офицеровъ только что прибывшей колонны подполковника  $\Pi$ .

- Скажите, обратился я къ нему, между прочимъ, куда вы дълись съ Ербасана? Мы васъ такъ и не дождались на Кара-Гумбетъ...
- Видите ли, мы, оказывается, взяли далеко вправо отъ дороги и поэтому, миновавъ колодцы Учъ-Кудукъ, очутились Богъ знаетъ въ какомъ положеніи!.. Представьте себѣ: голая степь, пекло въ 42°, запасъ воды израсходованъ до послѣдней капли; колодцы, по мнѣнію проводниковъ, оставлены позади и въ сторонѣ почти на цѣлый переходъ, а люди еле плетутся, потому что ноги пришли въ такое состояніе, что страшно посмотрѣть, когда кто-либо изъ нихъ сниметъ обувь! Что тутъ дѣлать?.. Не идти же назадъ, когда приказано спѣшить до послѣдней возможности?.. Мы рѣшились пробиться, такъ сказать, къ Айбугиру и пошли... Бѣдные солдаты, чего только они не выносятъ безропотно... покорно въ такой степени, что какъ посмотришь иной разъ, просто слезы навертываются!.. «Что,

братъ, спросишь, усталъ?»—«Что жъ дѣлать, ваше благородіе, надо идти... да жаль, водички нѣту...» оботретъ рукавомъ мокрое отъ пота лицо, положитъ ружье на другое плечо и дальше... Ну, вышли мы наконецъ къ Айбугиру у спуска Чебынъ, верстъ, говорятъ, на тридцать южнъе Кара-Гумбета. Тутъ кстати дождь пошелъ, и бъдняжки сразу точно забыли всъ свои муки... Нужно вамъ замътить, что нашъ П. прекрасный человѣкъ, но имѣетъ чрезвычайную слабость къ рѣчамъ, съ которыми ежедневно обращается къ солдатамъ. Бывало, послѣ каждаго перехода держитъ подъ ружьемъ лишнихъ десять, пятнадцать минутъ и безъ того утомленныхъ людей, прежде чъмъ наговорится въ волю о разныхъ Сципіонахъ Африканскихъ... Но какъ же оставить безъ рѣчи торжественный день окончанія степного похода?.. «Пейте, пейте, братцы! закончилъ онъ свое обращение къ солдатамъ, указывая вокругъ на лужайки дождевой воды. — Само Провидѣніе послало намъ эту воду въ награду за наши труды и лишенія!» И подполковникъ припалъ кълужѣ, стоявшей на флангѣ баталіона.

## XIX.

Соединеніе отрядовъ. — Кіятъ-Ярганъ и дальнѣйшій путь. — Ночной плѣнъ и утренній смотръ. — Войска Инака, камыши и непріятельскій лагерь. — Восточная красавица. — Встрѣча съ Хивинцами и первое дѣло. — Окрестности Ходжали и состояніе мѣстной агрикультуры. — Ходжалинская депутація, сдача города и кавказскій вечеръ.

16 мая. Лагерь подъ Ходжали.

Оренбуржцы были впереди насъ на цѣлый переходъ и 14-го числа должны были отойти еще далѣе, до урочища Карабайли. Для того, чтобы настигнуть удаляющійся отрядъ генерала Веревкина, Кавказцамъ оставалось одно средство: пройти въ одинъ день оба перехода, составлявшіе въ сложности болѣе пятидесяти верстъ. Для нашей кавалеріи, простоявшей сутки на прекрасномъ корму у Огуза, подобное движеніе не могло представить никакихъ затрудненій, но этого далеко нельзя было сказать объ изнуренной пѣхотѣ, которая шла форсированнымъ маршемъ безостановочно съ самаго Алана. Однако рѣшиться было тѣмъ болѣе необходимо, что 15-го числа, говорили, генераль будетъ

штурмовать Ходжали. Въ виду этого, съ разсвѣтомъ 14 мая отрядъ нашъ поднялся съ Огуза и пошелъ одною общею колонной.

Пространство отъ Огуза до урочища Карабайли не представляетъ ничего интереснаго, за исключеніемъ развѣ одного канала Кіятъ-Яргана, встрѣчающагося на половинѣ дороги. Мѣстность эта никѣмъ не населена и потому на ней нѣтъ ни одной постройки, ни клочка обработанной земли, и до самаго канала такая же равнина, мѣстами съ высокимъ кустарникомъ, какая тянулась южнѣе Кунграда.

Широкій Кіятъ-Ярганъ, съ извилистыми, неправильными берегами въ уровень съ водой и съ островками, образовавшимися отъ наносовъ, походитъ больше на рѣку, чѣмъ на каналъ, и его можно бы принять за одинъ изъ истоковъ Аму-Дарьи, еслибы не названіе, означающее «Кіятъ—провелъ».

Моста не было на каналѣ и потому переправа отряда потребовала около двухъ часовъ времени. Казаки подсаживали пѣхотинцевъ къ себѣ на лошадь, перевозили на тотъ берегъ и опять возвращались за новыми пассажирами... Но, къ счастію, каналъ оказался не особенно глубокимъ, и большинство солдатъ, не ожидая казачьей помощи, облачилось въ костюмы прародителей и пошло въ бродъ, неся въ поднятыхъ рукахъ ружье и платье...

За каналомъ кустарникъ становится выше и мѣстами переходитъ въ густой лѣсъ съ небольшими прогалинами; извилистая и пыльная дорога прорѣзываетъ

эту чащу, какъ широкая просѣка, и не доходя двухътрехъ верстъ до урочища Карабайли, сразу выбѣгаетъ на открытую равнину, упирающуюся въ Аму-Дарью.

Эту вторую половину дороги люди, какъ и нужно было ожидать, шли съ большимъ трудомъ, растягивались на нъсколько верстъ, отставали и вызывали неоднократныя остановки...

Стемнѣло. Густой лѣсъ стоялъ по обѣимъ сторо; намъ дороги, точно сплошныя черныя стѣны, и не позволялъ и думать о боковыхъ разъѣздахъ; между тѣмъ мѣстность благопріятствовала всевозможнымъ засадамъ. На только что проходившій предъ нами арріергардъ Оренбургскаго отряда было сдѣлано небольшое нападеніе, и на одной прогалинѣ мы наткнулись на трупъ Туркмена и убитую лошадь, валявшіеся, какъ послѣдствія этой неудачной попытки... Если Хивинцы, какъ говорятъ, и не трусы, то во всякомъ случаѣ, надо полагать, что у нихъ нѣтъ военной сметки для надлежащей оцѣнки благопріятныхъ мѣстныхъ условій: что бы только надѣлали тутъ даже двѣ-три сотни смѣлыхъ и ловкихъ горцевъ!..

Было уже поздно. Мы продрогли отъ ночной сырости и соскучились отъ медленнаго движенія... Кто-то предложиль поъхать впередъ, чтобъ поужинать у оренбургскаго маркитанта. Предложеніе было принято, и человъкъ десять офицеровъ, въ томъ числѣ и я, отдълились отъ отряда и понеслись впередъ... Спустя часъ, мы наткнулись на оренбургскіе аванпосты, а вскорѣ прибыли и въ лагерь. Все уже спало здѣсь. Только

кое-гдѣ виднѣлись при лунномъ свѣтѣ медленно расхаживавшія фигуры часовыхъ, да у штабныхъ кибитокъ пробивались еще огоньки и слышался легкій

говоръ...

Послѣ веселаго часа, проведеннаго въ кибиткѣ маркитанта, мы снова вскочили на коней и пустились въ карьеръ черезъ спящій лагерь на встрѣчу къ своему отряду... Сопровождавшихъ насъ Лезгинъ, благодаря ихъ папахамъ, часовые приняли за Туркменъ: одинъ за другимъ грянули два выстрѣла и одна изъ пуль провизжала предъ самымъ носомъ «Ананаса»...

Лагерь всполошился. Нѣкоторые офицеры выскочили изъ кибитокъ. Горнистъ взялъ уже первыя ноты

тревоги, но кто-то остановилъ его...

— Господа, потише!.. шагомъ! шагомъ!.. Васъ перестрѣляютъ всѣхъ! послышался за нами голосъ полковника Саранчова, начальника штаба Оренбургскаго отряда.

— Шагомъ! шагомъ!.. повторяли Теръ-А. и под-

полковникъ Скобелевъ.

Но мы неслись... пока не наткнулись на краю лагеря на фронтъ дежурной сотни и не очутились въ плѣну у ея командира князя Имеретинскаго. Не будь сотни, мы бы неминуемо влетѣли въ огромный ровъ съ водой, проходившій въ двухъ шагахъ за ея спиной... Князь далъ намъ казаковъ, которые проводили насъ до нашего отряда, только-что расположившагося нѣсколько въ сторонѣ отъ Оренбуржцевъ.

Причиной этой продълки, конечно, былъ марки-

тантъ... но только благодаря счастливому случаю она окончилась безъ плачевныхъ послъдствій.

На другой день рано утромъ отрядъ нашъ, состоявшій къ этому времени изъ девяти ротъ, двухъ орудій и трехъ сотенъ съ ракетною командой, построился въ каре на мѣстѣ своего ночлега. За ночь люди обчистились и теперь выглядѣли такъ, какъ будто только-что вышли на парадъ прямо изъ своихъ казармъ; да и мы, офицеры, нарядились въ этотъ день особенно тщательно, чтобы не удариться въ грязь предъ Оренбуржцами, и просто блистали бѣлизной своего костюма... Генералъ Веревкинъ, въ сопровожденіи огромной свиты, въ которой галопировали между офицерами и разные почетные Киргизы и Туркмены, проѣхалъ по фронту нашихъ войскъ, поздоровался и благодарилъ каждую часть за молодецкій походъ...

Еще, говорять, наканунѣ было получено извѣстіе о томъ, что хивинскія войска, высланныя противъ насъ подъ начальствомъ Инака, дяди хана, уже дней двадцать тому назадъ сосредоточены въ укрѣпленномъ лагерѣ, верстахъ въ пятнадцати впереди Ходжали, и намѣрены защищать этотъ городъ. Численность ихъ опредѣляли въ 8.900 человѣкъ при четырехъ орудіяхъ: собственно Хивинцевъ 1.000 человѣкъ пѣхоты съ важнымъ сановникомъ ханства, Мехтеръ Медреимомъ, во главѣ; все остальное—конница, въ которой Узбековъ и Іомутовъ по пятисотъ, Кипчакъ-Мангитовъ, Илалы и Алелы по триста и, наконецъ, шесть тысячъ Каракалпаковъ.

Вслѣдствіе этого извѣстія, наши соединенные отряды, составившіе силу въ семнадцать ротъ, десять орудій и одиннадцать сотенъ съ ракетною и саперною командами, тотчасъ послѣ объѣзда генерала тронулись съ мѣста двумя колоннами по направленію къ Ходжали: лѣвую колонну составили Оренбуржцы, которые направились по дорогѣ, а на полверсты правѣе и на одной высотѣ съ ними пошли Кавказцы. Верблюды и тяжести отряда двигались въ общей массѣ позади колоннъ подъ небольщимъ прикрытіемъ пѣхоты.

Съ часъ мы подвигались въ такомъ порядкѣ безъ особыхъ препятствій, но затѣмъ густые камыши, перемъщанные съ колючимъ кустарникомъ и покрывающіе въ этомъ мѣстѣ весь лѣвый берегъ Аму, начали сильно затруднять движеніе нашей Кавказской колонны. Камышъ становился все выше и выше, въ немъ скрылись сначала штыки солдать, затымь всадники, наконецъ и ихъ значки, и движеніе головныхъ сотенъ обозначалось цѣлыми рядами камыша, съ трескомъ валившагося подъ напоромъ массы лошадей... Движеніе въ этой обстановкъ изъ самыхъ непріятныхъ и утомительныхъ: лошади и люди вязнутъ, сучья поминутно хлещутъ по лицу, и вы на каждомъ шагу рискуете остаться безъ глазъ или оставить безъ нихъ свою лошадь... Колонна наша подвигалась все тише и тише, пока не дошла до непроходимой чащи, предъ которою принуждена была свернуть на дорогу и очутиться въ тылу у Оренбуржцевъ...

Въроятно, мы нарушили покой не одного изъ

страшныхъ обитателей этихъ камышевыхъ чащъ, полосатыхъ тигровъ, если только справедливы разсказы Туркменъ о томъ, что ихъ здѣсь великое множество...

Проѣхавъ верстъ десять, мы наткнулись на укрѣпленный лагерь Хивинцевъ, о которомъ я говорилъ выше. Общирное пространство, обнесенное землянымъ окопомъ, было покрыто маленькими шалашами и многочисленными кучками еще горячей золы: это было все. Тѣхъ, кого намъ нужно, не было опять!.. Непріятель покинулъ свой лагерь и бѣжалъ предъ самымъ нашимъ приходомъ. Общее разочарованіе было самое полное, и среди нетерпѣливой молодежи слышались фразы въ родѣ того, что Хивинцы не больше, какъ недосягаемый призракъ...

Нѣсколько далѣе хивинскаго лагеря, сквозь густую сѣть высокихъ стеблей и перепутанныхъ листьевъ камыша, вдругъ засверкала поверхность точно стоячей воды, облитой солнцемъ; вслѣдъ затѣмъ дорога вышла на самый берегъ, и намъ въ полномъ своемъ блескѣ представилась средне-азіатская красавица Аму-Дарья!.. Съ самаго Кунграда мы двигались все время почти по прибрежью этой рѣки, но она, какъ стыдливая невѣста своей родины, таилась отъ глазъ нашихъ и только теперь первый разъ сняла предъ нами свое таинственное растительное покрывало: и въ самомъ дѣлѣ она была красавица!.. Широкою, въ добрую версту, серебряною лентой, какъ сплощную массу сверкающихъ звѣздъ, несла она молча безъ единаго плеска свои мутныя воды, залитыя палящимъ солнцемъ. Было что-то при-

ковывающее въ этомъ спокойномъ величи многоводной рѣки! Только послѣ нѣсколькихъ минутъ безмолвнаго созерцанія я вспомнилъ томившую меня жажду, слѣзъ съ коня и, наклонившись надъ берегомъ, сдѣлалъ нѣсколько жадныхъ глотковъ аму-дарьинской воды: послѣдовало нѣкоторое разочарованіе... «Только любоваться бы тобой и никогда не прикасаться!» невольно подумалъ я: такъ тепла, илиста и вообще грязна была эта восточная красавица, окрещенная даже арабскими писателями Джейхуномъ или грязною рѣкой...

Безжизненный противоположный берегъ тянулся узкою, песчаною полосой, слегка подернутый зеленью. Онъ казался колеблющимся отъ сильныхъ испареній, дрожавшихъ надъ рѣкой и мѣстами блисталъ на солнцѣ золотистымъ отливомъ...

Прямо противъ насъ виднѣлись на томъ берегу силуэты множества кибитокъ и шалашей, и между ними при нашемъ появленіи засуетились пѣшіе и конные люди. «Непріятель!» подумали мы... Три конныя орудія немедленно снялись съ передковъ и направили туда свои жерла... но въ то же время нѣсколько человѣкъ бросились съ того берега въ воду, достигли вплавь до ближайшихъ отмелей, остановились и начали кричать, что здѣсь кочевья мирныхъ Каракалнаковъ... Колонны оставили ихъ въ покоѣ и тронулись далѣе, но арріергардъ, не зная въ чемъ дѣло, пустилъ въ нихъ нѣсколько десятковъ пуль и получилъ за это приличный нагоняй...

Около часа дорога тянулась по открытому берегу и затъмъ опять повернула въ камыши. Здъсь авангардъ нашъ снова увидалъ людей, но на этотъ разъ прямо противъ себя: по дорогъ галопировали, удаляясь отъ насъ, отдъльные всадники, а по сторонамъ въ камышахъ цълыми сотнями мелькали черныя туркменскія шапки... Наконецъ-то непріятель!

Нъсколько сотень, бывшихъ во главъ объихъ колоннъ, развернулись и пошли рысью. Остальныя войска прибавили шагъ. Оренбургскіе и Уральскіе казаки, по приказанію своего начальника полковника Леонтьева, бросили при этомъ въ Аму-Дарью всѣ свои пики, служившія только совершенно безполезнымъ бременемъ...

Непріятельскіе всадники нъсколько разъ исчезали въ камышахъ при нашемъ приближеніи и, выростая снова въ большемъ числѣ, разсыпались во всѣ стороны, или останавливались при замедленіи нашего хода. Пѣхота объихъ колоннъ выбивалась изъ силъ, но не могла подойти даже на дальній выстрѣлъ... Но вотъ камышъ сталъ мельче, сотни ринулись въ атаку; Хивинцы съ неимов фрною быстротой отхлынули назадъ и невозможно было и думать, чтобы доглать ихъ свѣжихъ, прекрасныхъ коней... Сотни остановились и открыли огонь. Со страшнымъ шиптиніемъ полетила первая наша ракета, взвилась надъ камышами, рѣзнула спокойную гладь блиставшей за ними ръки и скрылась... за нею другая... еще и еще ракета. Въ толпъ непріятеля, тамъ и сямъ, мелькнули клубки дыма отвътныхъ выстръловъ, но ихъ пули и не приблизились къ намъ...

Сорвавшаяся въ это время лошадь нашего ракетнаго офицера помчалась по направленію къ непріятелю. Нѣсколько Хивинцевъ бросились ловить ее, но прежде чѣмъ схватили, наша кавалерія уже снова неслась на непріятеля и на этотъ разъ еще болѣе безуспѣшно, благодаря изрытой кочковатой мѣстности, едва позволявшей двигаться даже шагомъ, нѣсколько лошадей вмѣстѣ съ сѣдоками свалились въ глубокія ямы прежде чѣмъ успѣли остановить сотни, а Хивинцы счастливо завладѣли конемъ нашего офицера и одинъ изъ нихъ дерзко пересѣлъ на нее на нашихъ глазахъ.

Эти безполезныя атаки повторялись еще нѣсколько разъ, пока мы не вышли на открытую поляну. Здѣсь огромныя толпы непріятеля повидимому рѣшились сразиться, — онѣ огласили воздухъ неистовыми криками «аламанъ! аламанъ!» \*) охватили въ разсыпную наши фланги, сгустились къ центру и остановились... Три наши конныя орудія быстро вылетѣли впередъ и снялись съ передковъ.

— Первое! послышался звонкій голосъ лихаго командира конной батареи, есаула Горячева.

Грянулъ выстрѣлъ. Какъ отдаленные раскаты грома загрохотало эхо надъ молчаливою рѣкой... Граната угодила въ самую гущу непріятельскихъ всадниковъ; раздался трескъ и Хивинцы шарахнулись во всѣ стороны, какъ осколки самого снаряда...

Еще нѣсколько выстрѣловъ, и изъ-за обоихъ флан-

<sup>\*)</sup> Воины! воины!

говъ батареи внезапно вынеслись казаки, сверкая въ облакахъ пыли обнаженными шашками, и устремились на непріятеля... Хивинцы какъ бы выжидали съ минуту; казалось, вотъ сойдутся и закипитъ рукопашная... Но нътъ, не выдержали и на этотъ разъ калатники!.. Ихъ тысячныя толпы повернули предъ нашими четырьмя сотнями и черезъ нъсколько минутъ совершенно скрылись изъ виду...

Уже въ Ходжали намъ разсказывали, что въ этотъ день Хивинцы три раза собирались на отчаянную атаку, но каждый разъ въ самую рѣшительную минуту «не хватало пороху»...

Видя безполезность дальнъйшей погони, генераль Веревкинъ приказалъ ударить отбой и прекратилъ преслъдованіе. Казаки и конно-иррегулярцы, въ безсильной злобъ на непріятеля, съ которымъ такъ жаждали сразиться въ этотъ день, остановились въ виду ходжалинскихъ садовъ и слъзли со своихъ измученныхъ коней; къ нимъ стянулись остальныя части отряда и послъдовалъ общій привалъ...

Черезъ два часа отряды двинулись въ прежнемъ боевомъ порядкѣ. Оренбуржцамъ снова выпала дорога, ведущая прямо къ сѣвернымъ воротамъ ходжалинской ограды; они безпрепятственно двинулись впередъ, и вскорѣ мы видѣли только пыль отъ нихъ, извивавщуюся среди яркой зелени ходжалинскихъ садовъ и посѣвовъ. Кавказцы взяли, попрежнему, на полверсты вправо и очутились сразу предъ цѣлымъ лабиринтомъ препятствій: сады, огороды и всевозможные посѣвы,

испещренные густою сѣтью каналовъ, арыковъ, глиняныхъ стѣнокъ, земляныхъ насыпей и живой, колючей изгороди, сплошь покрывали все пространство, лежавшее предъ нами... Въ этой обстановкѣ пѣхота наша едва подвигалась впередъ, и поэтому бывшая во главѣ кавалерія отдѣлилась отъ колонны и скрылась за густою рощей, правѣе нашего общаго направленія...

На одной полянѣ я получилъ приказаніе догнать кавалерію и остановить ее до присоединенія пѣхоты. Тутъ я разскажу мои собственныя приключенія при исполненіи этого приказанія для того, чтобы дать вамъ нѣкоторое понятіє о ближайшихъ окрестностяхъ Ходжали, о хивинской агрикультурѣ и, между прочимъ, о тѣхъ преградахъ, которыя лежали на пути Кавказскаго отряда...

Мъстность, конечно, была совершенно незнакомая, дороги не было; карта не могла служить пособіемъ, ибо на ней Ходжали обозначены обыкновеннымъ, небольшимъ кружкомъ, безо всякихъ топографическихъ подробностей, и, какъ я уже говорилъ, кавалерія скрылась изъ виду. При такихъ условіяхъ мнѣ ничего болѣе не оставалось какъ взять прямос направленіе къ упомянутой рощѣ и скакать...

Черезъ нѣсколько секундъ я наткнулся на арыкъ, аршина въ два ширины: шпоры—и я за арыкомъ, на прекрасной полянѣ люцерны, усѣянной фіолетово-голубыми цвѣтами. Перескочивъ снова черезъ невысокій глиняный парапетъ, окаймлявшій поляну съ противо-положной стороны, я вышелъ на широкую поперечную

дорогу, покрытую слоемъ тончайшей пыли, до которой достаточно было прикоснуться ногой, чтобы поднять вокругъ себя цѣлое облако; рядомъ тянулся и каналъ мутной, почти стоячей воды, съ крутыми насыпями по обоимъ берегамъ и шириной около пяти-шести саженъ...

Я остановился въ недоумѣніи предъ этимъ препятствіемъ: моста не было, а бѣлыя рубашки нашихъ стрѣлковъ мелькали между деревьями по ту сторону канала,—какъ они переправились?.. Наугадъ, я поскакалъ по дорогѣ вправо, и вскорѣ увидѣлъ что-то чернѣвшее поперекъ канала,—то былъ мостикъ, вѣроятно, на низкихъ сваяхъ, но ихъ нельзя было видѣть, такъ какъ настилка изъ мелкаго хвороста лежала надъ самою водой и потонула еще болѣе подъ тяжестью моей лошади.

Общирное и обсаженное кругомъ деревьями рисовое поле, съ едва выглядывающими изъ воды ростками, лежало за мостикомъ какъ сплошное болото. Направо нельзя было ѣхать: два ряда молодыхъ тополей, возвышавшихся тамъ надъ двумя параллельными насыпями, показывали близкое сосѣдство еще новаго арыка; ѣхать налѣво по берегу канала—значило удаляться отъ цѣли. Я рѣшился пересѣчь рисовое поле, но только что лошадь опустила въ воду переднія ноги—онѣ завязли въ грязи по колѣно и бѣдное животное едва выкарабкалось обратно... Дѣлать было нечего и я понесся налѣво, по берегу большого канала. Миновавъ рисовое поле и перерѣзавъ нѣсколько посѣвовъ джугуры и пшеницы, я снова увидѣлъ

предъ собой бѣлыя рубашки солдатъ и сверкавшіе между деревьями штыки,—то была цѣпь, остановив-шаяся предъ арыкомъ. По гребню насыпи пробѣгалъ подполковникъ Гродековъ и, повидимому, отыскивалъ мѣсто, позволяющее перепрыгнуть на ту сторону...

— Что, братцы, стали? спросилъ я, придержавъ

коня предъ одною группой солдатъ.

— Да вотъ, ваше благородіе, арыкъ проклятый растянулся поперекъ... ничего съ нимъ не подѣлаешь... Ихъ мы съ десятокъ перешли сегодня, да тѣ все будто посходнѣе были...

Насыпные края арыка возвышались на цѣлую сажень, но на взглядъ они отстояли такъ близко другъ отъ друга, что, казалось, можно и перепрыгнуть на тотъ берегъ.

— Какъ «ничего не подълаенть»?..

Говоря это, я уже соскочилъ съ лошади и подбъжалъ къ арыку. Ширина его, какъ я увидълъ теперь, могла быть нъсколько болъе одной сажени, но размышлять было некогда, и я сдълалъ прыжокъ... Едва ноги мои ударились о противоположную насыпь, она съ шумомъ обвалилась; я полетълъ въ арыкъ и мгновенно окунулся въ его мутной, расплескавшейся водъ... Вынырнуть изъ воды, ухватиться за корни чинара, висъвще надъ моею головой, и выбраться изъ арыка при помощи солдатскихъ ружей, было дъломъ одной минуты, но, воображаю, какъ я былъ хорошъ въ это время въ своемъ «бъломъ» кителъ!.. Тогда, конечно, я объ этомъ не думалъ, —мнъ только мерещи-

лась ускользающая кавалерія, я снова вскочиль на лошадь и полетѣлъ искать счастія въ новомъ мѣстѣ...

Не прошло и трехъ минутъ, какъ два канала, встръчающіеся подъ прямымъ угломъ, загородили мнъ дорогу: одинъ имѣлъ около шести саженъ ширины; другой вытекалъ изъ перваго, былъ гораздо уже и лежалъ на моемъ пути. Что мнъ дълать?.. Вернуться назадъ къ мостику предъ рисовымъ полемъ значило потерять слишкомъ много времени... «Авось не глубокъ», подумалъ я, и, вскочивъ на береговую насыпь, подобралъ лошадь и началъ понукать ее шпорами; она только вздрагивала отъ боли, но наконецъ медленно, какъ бы ощупью, спустилась съ крутой насыпи. Переднія копыта погрузились въ арыкъ. Лошадь вытянула шею и обнюхивала почти стоячую воду. Но вотъ, она увидала тамъ свое отраженіе, фыркнула и шарахнулась было назадъ, но копыта быстро скользнули внизъ по мокрой глинъ. Еще мгновеніе-и мы оба, какъ обвалившаяся глыба скалы, рухнули и погрузились въ воду...

Къ счастью, я не попалъ подъ лошадь и быстро вынырнулъ. Широкіе водяные круги, разбѣгаясь по поверхности взбаломученнаго арыка, одинъ за другимъ плескались о противоположный берегъ и туда же, кряхтя и какъ бы судорожно потряхивая красивою головой, плылъ мой конь съ распущеннымъ по водѣ хвостомъ. Я вцѣпился за этотъ хвостъ и, послѣ долгой возни, мы оба наконецъ выбрались на сушу...

Конь мой казался пѣгимъ отъ массы прилипшей къ нему желтой глины; онъ дрожалъ, вода съ него

струилась... Я должно быть тоже походиль на какую нибудь глыбу земли подъ проливнымъ дождемъ, еле дышалъ отъ усталости и въ душѣ энергически проклиналъ и Хивинцевъ, и въ особенности ихъ ирригаціонную систему безо всякихъ средствъ для переправы... Выжавъ наскоро прилипшую къ головѣ фуражку, я взобрался на мокрое сѣдло и снова погналъ свою измученную лошадь...

Перескакивая черезъ мелкія оросительныя канавы, я несся теперь какъ бы по цвѣтнымъ коврамъ богатой растительности, удивляясь все болѣе и болѣе разнообразію и тщательной обработкѣ ходжалинскихъ полей. Чего только тутъ не было!.. Направо и налѣво, то и дѣло мелькали то нивы высокой, уже пожелтѣвшей пшеницы, то поля проса и чечевицы, и наконецъ подъсамымъ городомъ—цвѣтущія группы фруктовыхъ деревьевъ, плантаціи хлопчатника, табаку и правильныя зеленѣющія грядки со всевозможными овощами... На всемъ пространствѣ предъ глазами не было ни одной пяди необработанной земли!..

Въ этой обстановкъ я проскакалъ около версты и, поднявшись на небольшой бугоръ, сразу увидълъ предъ собой всю нашу кавалерію. Она вышла сюда, сдълавъ огромное обходное движеніе по указанію проводниковъ, и теперь, спъшившись на небольшой полянъ, спокойно ждала прибытія остальнаго отряда. Такимъ образомъ всѣ мои труды и купанья оказались совершенно безполезными и я съ досадой слѣзъ съ измученнаго, запыхавшагося коня.

Впереди насъ, на разстояніи ружейнаго выстрѣла, лежалъ Ходжали. Но его глиняныя стѣны, прорѣзанныя бойницами, скрывались за деревьями и выглядывали безмолвно только мѣстами, какъ будто несчастныя прогалины среди зелени. Не было видно ни одной души, не раздавался ни одинъ выстрѣлъ, какъ будто городъ былъ брошенъ подобно Кунграду.

Съ бугра мы наблюдали нѣкоторое время за движеніемъ нашего отряда и видѣли какъ густыя облака пыли, удаляясь отъ насъ, медленно тянулись къ сѣвернымъ воротамъ города. Было ясно, что препятствія, лежавшія по первоначальному направленію Кавказцевъ, принудили ихъ свернуть на дорогу и идти въ тылу за Оренбуржцами... Мы сѣли на коней и рысью пошли вдоль городской ограды, наперерѣзъ своему отряду...

Оказалось, что въ полуверстѣ отъ города генерала Веревкина встрѣтила ходжалинская депутація изъ нѣсколькихъ десятковъ почетныхъ стариковъ, съ изъявленіемъ своей покорности и съ просьбой о пощадѣ. Съ этою депутаціей во главѣ, отряды и вступили въ городъ.

Кавалерія подошла къ воротамъ, когда главныя наши силы уже дефилировали по узкимъ улицамъ Ходжали. Крайняя, довольно широкая улица, на которую мы вышли, проходила между городскимъ валомъ и глиняными мазанками съ наглухо запертыми воротами; она была буквально запружена повозками и и верблюдами оренбургскаго обоза, наперерывъ стремившимися впередъ среди шума, давки и цълыхъ

облаковъ поднятой пыли... Съ трудомъ пробравшись по этой улицѣ и не встрѣтивъ ни одного туземца, я переправился по мосту черезъ широкій городской каналъ и, выйдя за городъ, догналъ отряды, которые уже располагались въ многочисленныхъ садахъ по обѣимъ сторонамъ дороги...

День закончился кавказскимъ вечеромъ, на который мы пригласили оренбургскихъ офицеровъ. Въсаду на разостланныхъ буркахъ расположились приглашенные и хозяева, а вокругъ, при свѣтѣ гигантскихъ костровъ, поперемѣнно гремѣли музыка, пѣсни и зурна и отхватывалась удалая лезгинка... Послѣ веселаго ужина, съ музыкой и пѣснями, мы проводили своихъ гостей до ихъ кибитокъ.

## XX.

Поведка въ Ходжали. — Базаръ и туземная мельница. — Гробница коджалинскаго святого и необыкновенное кладбище. — Мечеть и медресе. — Священный городъ и его привилегии. — Дневки и сношения съ жителями.

Вечеромъ, 17 мая. Ходжали.

Стоимъ уже второй день въ ходжалинскихъ садахъ. Пользуясь этимъ, постараюсь познакомить васъ какъ съ городомъ, такъ и съ исключительнымъ положеніемъ его населенія.

Нашъ кавказскій лагерь примыкаетъ къ главному ходжалинскому каналу, который имѣетъ здѣсь видъ глубокаго, извилистаго оврага, около десяти саженъ ширины. Стофутовые вязы тянутся шпалерами по обѣимъ его сторонамъ, а фруктовыя деревья и роскошные карагачи, нависшіе съ береговъ высокимъ зеленѣющимъ сводомъ, превосходно осѣняютъ зеркальную поверхность почти неподвижной воды. Лучшаго мѣста для купанья трудно и придумать. Всѣ, кому нечего дѣлать, проводятъ у этого канала вотъ уже второй день: варятъ, стираютъ первый разъ за

весь походъ черезчуръ уже загрязнившіяся бѣлье и платье и сами полощутся въ водѣ чуть не поминутно, такъ какъ ослѣпительно-яркое солнце жжетъ нестерпимо...

Выкупавшись въ этомъ каналѣ, я сѣлъ на лошадь и по вхалъ осматривать Ходжали. Духота обуяла меня сразу, какъ только я выёхаль изъ сада на дорогу. Въ воздух в было необыкновенно тихо: ни одинъ листокъ не шевелился на деревьяхъ... Желтая, раскалившаяся пыль медленно носилась надъ дорогой, по которой сновали наши солдаты и казаки, проносились конные офицеры и изрѣдка, съ джугурой на продажу, тянулась въ лагерь скрипучая туземная арба, запряженная небольшимъ, но породистымъ конемъ, въ сопровожденіи группы загорѣлыхъ Ходжалинцевъ. Послѣдніе, въ своихъ полосатыхъ халатахъ и огромныхъ бараньихъ шапкахъ, останавливались рядкомъ при видъ офицеровъ, молча отвѣшивали глубокій поклонъ со скрещенными на груди руками и, шлепая своими нсуклюжими, желтыми сапогами, скрывались черезъ нѣсколько шаговъ въ густыхъ облакахъ пыли... Чрезъ глиняныя стѣнки, по обѣимъ сторонамъ дороги, виднѣлись разбросанныя въ садахъ кибитки, группы дремавшихъ верблюдовъ, и въ коновязяхъ полусонныя лошади, едва оправившіяся отъ безполєзной гонки за трусливыми войсками Инака...

Свернувъ за мостомъ налѣво, я подвигался нѣкоторос время по берегу канала, а затѣмъ, проѣхавъ двѣ-три тѣсныя, безлюдныя улицы, застроенныя одноэтажными глиняными саклями, очутился на базарѣ, почти въ центрѣ города. «Интересно побывать на базарѣ; здѣсь сосредоточивается вся жизнь среднеазіатскихъ городовъ», говорили мнѣ еще въ лагерѣ и я надѣялся увидѣть что-нибуль въ родѣ площади, застроенной лавками. Не тутъ-то было... Ходжалинскій базаръ, —та же тѣсная улица, въ которой не разъѣхались бы двѣ арбы, но крытая плоскою кровлей. Задыхаясь отъ жара, я однако съ удовольствіемъ въѣхалъ въ прохладную, густую тѣнь этой улицы, и легкія мон сразу почувствовали сыроватый, освѣжающій воздухъ...

Улица была полна народу въ самыхъ пестрыхъ одеждахъ, между которыми преобладали однако бѣлыя рубашки нашихъ солдатъ. Шумъ и говоръ доносились еще издали; особенно бойко перекрикивали мальчики; разносившіе по базару пшеничныя лепешки и кислое молоко со льдомъ, любимый, прохладительный напитокъ туземцевъ. Лавки тянутся по объимъ сторонамъ улицы, но они ничто иное, какъ широкіе прорѣзы въ стѣнахъ, обвѣшанные и заваленные до крайности пестрымъ, разнообразнымъ товаромъ. Чаще другихъ встрѣчались фруктовыя лавки съ сушеными плодами, со свѣжими вишнями и абрикосами; преобладающій товаръ остальныхъ лавокъ-туземные халаты, огромные сапоги изъ верблюжьей кожи, конскій уборъ, посуда, табакъ, кирпичный чай и т. п. Не было ничего ни изящнаго, ни цѣннаго, такъ какъ все порядочное, говорятъ, припрятано изъ боязни грабежа. Многія лавки,

въ самомъ дѣлѣ, были заперты, а въ открытыхъ жалко было смотрѣть на трусливо озиравшіяся фигуры торговцевъ, сидѣвшихъ посреди своего товара...

- Должно быть, тоже за достопримѣчательностями города?.. Ну, что, много видѣли? обратился ко мнѣ въ концѣ базара одинъ изъ знакомыхъ офицеровъ.
  - Покамъсть, ровно ничего.
  - Мельницу видѣли?..
    - И мельницы не видълъ.
- Ахъ, батюшка, непремѣнно надо посмотрѣть... Просто умора, я вамъ скажу!.. Вотъ видите, отсюда третья дверь направо? Она тамъ, зайдите...

Подъбхалъ я къ этой двери направо, слѣзъ съ коня и вошелъ въ темную, сырую, но довольно просторную лавку ходжалинскаго лабазника и продавца пшеничныхъ лепешекъ; она вся была заставлена мѣшками муки, а въ одномъ изъ ея угловъ помъщалась небольшая туземная пскарня. Чрезъ открытую, противоположную дверь я спустился отсюда по нѣсколькимъ ступенямъ въ сосѣднюю комнату, еще болѣе темную и сырую, казавшуюся на первый взглядъ какимъ-то сказочнымъ подземельемъ. Свѣтъ едва проникалъ въ нее изъ небольшаго отверстія подъ самымъ потолкомъ, и только черезъ нъсколько секундъ я началъ съ трудомъ разглядывать посрединѣ комнаты какой-то широкій, бъловатый цилиндръ и за нимъ громадную фигуру страшно исхудалаго верблюда... Прошло еще нъсколько минутъ и только тогда я увидълъ предъ собой крайне немудрую, но оригинальную, хивинскую мельницу.

На высотѣ одной сажени отъ земли деревянная воронка, въ которую насыпается зерно, вставлена въ каменный жерновъ, сидящій и вращающійся на стержнѣ другого такого же камня; этотъ послѣдній, въ свою очередь, лежитъ на цилиндрической мазанкѣ, которая вмѣщаетъ въ себѣ выдвижной деревянный ящикъ, пріемникъ муки. Мельница приводится въ движеніе посредствомъ небольшаго наклоннаго шеста, который однимъ концомъ прикрѣпленъ къ верхнему жернову, а другимъ къ большой деревянной дугѣ, въ которую впряженъ верблюдъ съ завязанными глазами. Бѣдное животное, обреченнос на эту египетскую работу, останавливается или бѣжитъ вокругъ мельницы, повинуясь крику своего хозяина изъ сосѣдней комнаты...

Я проъхалъ еще по нъсколькимъ улицамъ, но не встрътилъ ни одного зданія, сколько-нібудь заслуживающаго вниманія. Многочисленныя мечети отличаются отъ обыкновенныхъ сакель только нъсколько большими размърами, ни одна изъ нихъ не имъетъ даже минарета.

Мнѣ сказали, что при главной мечети есть гробница какого-то святого, родоначальника и патрона Ходжалинцевъ, и вотъ я предъ нею: вдоль улицы тянется высокая, глиняная ограда, изъ-за которой слѣва едва выглядываетъ вершина кирпичнаго купола. Маленькою дверью посрединѣ ограды я вошелъ въ квадратный, довольно просторный внутренній дворъ: направо рас-

положена высокая галлерея, ведущая въ главную мечеть; налѣво гробница, а между ними, прямо противъ входныхъ дверей, могилы.

Гробница ходжалинскаго святого—высокое четырехъугольное кирпичное зданіе, увѣнчанное небольшимъ куполомъ; всю его красоту составляетъ лицевая стѣна съ цвѣтными, изразцовыми украшеніями, которая, подобно вертикальному щиту, заслоняетъ собой все зданіе и куполъ гробницы, и оканчивается широкимъ зубчатымъ карнизомъ. Чрезъ маленькую дверь, медленно и какъ-то таинственно отворенную передо мной привратникомъ Ходжалинцемъ, я увидѣлъ внутренность гробницы или, вѣрнѣе, самую могилу одного изъ родственниковъ Магомета. Она возвышалась на нѣсколько футовъ посреди темной комнаты и сплощь была покрыта кусками парчи, шелковыхъ и бумажныхъ матерій...

Заплативъ за это удовольствіе серебряную монету, принятую съ глубокимъ поклономъ хранителемъ священныхъ останковъ, я обратилъ все свое возбужденное вниманіе на останки обыкновенныхъ смертныхъ, лежавшихъ на поверхности земли, на всемъ протяженіи между гробницей и мечетью. Представьте себѣ нѣсколько плотныхъ рядовъ досчатыхъ клѣтушекъ или ящиковъ служащихъ гробами, положенныхъ на землю и слегка засыпанныхъ сверху землей; надъ этими нижними рядами, второй и третій ярусы такихъ же гробовъ...

Подъ вліяніемъ времени, доски нижнихъ рядовъ

стнили, верхнія обрушились на нихъ, и всѣ вмѣстѣ представляютъ теперь груду костей, земли, тряпья, прогнившихъ досокъ и череповъ, безобразно выглядывающихъ изъ этой хаотической массы. Қазалось, я вижу предъ собой кладбище какихъ-то паріевъ, не нашедшихъ себъ обыкновеннаго человъческаго погребенія, но мой чичероне, хранитель святой гробницы, совершенно разсъяль эту догадку. Онъ объяснилъ происхождение такого страннаго конгломерата какимъ-то мъстнымъ повъріемъ, велъдствіе котораго каждый Ходжалинецъ еще при жизни добивается чести быть похороненнымъ поддѣ своего святого родоначальника. Хотя это удается не каждому и составляетъ нъкоторымъ образомъ привилегію важнъйшихъ родовъ, однако, съ теченіемъ времени, когда земля уже приняла достаточную массу покойниковъ, пришлось хоронить сперва на поверхности ея, а затъмъ и надъ могилами...

Мечеть, какъ я уже говорилъ, не представляетъ ничего интереснаго. Это одна высокая и общирная комната, которая можетъ вмѣстить нѣсколько сотъ человѣкъ. Потолокъ упирается на нѣсколько рядовъ деревянныхъ столбовъ, а земляной полъ покрытъ цыновками. При слабомъ свѣтѣ, проникавшемъ изъ нѣсколькихъ отверстій подъ самымъ потолкомъ, я увидѣлъ въ глубинѣ мечети десятка три бѣлыхъ тюрбановъ и столько же согнутыхъ спинъ въ цвѣтныхъ халатахъ: былъ часъ молитвы правовѣрныхъ.

Боковая дверь съ галлереи мечети ведетъ въ ходжалинское медресе или школу. Теперь въ ней былъ только одинъ учитель, — подслѣповатый старикъ въ огромной чалмѣ, бѣжавшій изъ Самарканда при взятін этого города нашими войсками. Сидя на цыновкѣ передъ бухарой или каминомъ, онъ подогрѣвалъ себѣ чай при моемъ появленіи, и увидя русскій костюмъ сразу притворился слѣпымъ...

Вотъ всѣ плоды моихъ скитаній по улицамъ Ходжали. Прибавлю къ этому, что довольно значительный городъ обнесенъ съ трехъ сторонъ глинобитнымъ валомъ со рвомъ впереди, а съ четвертой южной стороны омывается общирнымъ каналомъ, проведеннымъ изъ Аму-Дарьи. Очевидно, Хивинцы не думали оборонять и этотъ городъ, такъ какъ они не только не исправили сильныя поврежденія городской ограды, но даже не напустили воды въ ровъ, что потребовало бы весьма мало и труда, и времени. Ходжали лежитъ въ семи верстахъ на западъ отъ Аму-Дарьи и считается священнымъ городомъ Хивинскаго ханства. Жители его, которыхъ, по ихъ собственнымъ словамъ, отъ 8 до 9 тысячъ, слывутъ ходжами или сеидами, то-есть потомками Пророка, и потому не платятъ податей, не несутъ никакихъ повинностей и составляютъ нѣчто въ родѣ маленькаго государства въ государствъ. По укоренившемуся обычаю, войска хана не имъютъ права даже проходить чрезъ этотъ городъ, и между прочимъ года три тому назадъ, когда нынъшній Мадраимъханъ вы вы въ сопровождени четырехъ тысячъ всадниковъ на соколиную охоту въ окрестностяхъ Ходжали, только онъ со своими министрами, диванъ-беги

и кушъ-беги, провхалъ по городу, а вся конница объвхала его по дальнимъ садамъ... Ходжалинцы разсказываютъ, что на ихъ памяти этотъ обычай нарушенъ только третьяго дня Іомутами, которые, отступая предънами послѣ дѣла, не только прошли чрезъ священный городъ всею своею массой, но еще вдобавокъ ограбили жителей и угнали весь ихъ скотъ...

Чтобы сохранить свое привилегированное положение, ходжи выдають дочерей и женятся только въ средъ потомковъ Магомета и тщательно оберегають свой городъ отъ всякаго посторонняго элемента. Несмотря на это, въ Ходжали есть нъсколько сотъ и обыкновенныхъ смертныхъ, — потомки отпущенныхъ или откупившихся рабовъ, происшедшихъ отъ проданныхъ сюда плънныхъ Персіянъ. Эти послъдніе, конечно, не пользуются привилегіями города, живутъ въ особомъ кварталъ и ежегодно вносять въ ханскую казну около тысячи рублей...

Два дня подъ Ходжали мы провели очень весело. Въ первый день генералъ Веревкинъ отвътилъ на нашъ кавказскій вечеръ большимъ, даже превосходно сервированнымъ въ Ходжали объдомъ, на которомъ явилъ себя чрезвычайно простымъ и радушнымъ хозяиномъ. На слъдующій день начальникъ оренбургской кавалеріи полковникъ Леонтьевъ устроилъ блестящій вечеръ. Все это не мало способствовало знакомству и установленію самыхъ дружескихъ отношеній между офицерами обоихъ отрядовъ.

Съ туземцами Ходжали мы также сошлись. Они

начали толпами посѣщать лагерь и приносить съ собою все, въ чемъ только встрѣчали нужду солдаты и офицеры. Нъсколько разъ появлялся съ предложеніемъ услугъ и мѣстный губернаторъ, почтенный старикъ Муртаза-бей-ходжа.

Благодаря всему этому, продовольствіе нашего Кавказскаго отряда приняло наконецъ нѣсколько приличную физіономію, и запасы возросли до такихъ почтенныхъ размѣровъ, что для поднятія ихъ пришлось нанять двѣсти ходжалинскихъ арбъ.

## XXI.

Путь до Мангита. — Депутація Чоудуровъ. — Первыя извістія объ отрядів Туркестанскомъ и о возвращеніи полковника Маркозова. — Свідінія о Туркменахъ. — Ночная тревога у Аму-Дарьи. — Киргизы съ повинною. — Бентъ и причина осущенія Айбугира. — Мангитъ и "черная страница".

20-го мая. Лагерь подъ Мангитомъ.

... Тростникъ и тростникъ!.. Цълое тростниковое море, дъвственное царство кабановъ и тигровъ, раскинулось на лъвомъ берегу Аму-Дарьи, на разстояніи трехъ переходовъ между Ходжали и Мангитомъ. Онъ неизмѣнно тянется по объимъ сторонамъ дороги непроходимою чащей, то возвышаясь до тридцати футовъ, то снова падая какъ волны морскія, и только на тридцатой верстъ отъ Ходжали попадается здѣсь первый слѣдъ человѣка,—глубокій каналъ Якубъ-бай-ярганъ пересѣкающій это растительное море съ востока на западъ... 18 мая, соединенные отряды передвинулись къ этому каналу и, послѣ переправы по небольшому мостику, расположились въ камышахъ на ночлегъ.

Еще на пути къ Якубъ-баю насъ встрътила толпа

хивинскихъ всадниковъ, человѣкъ семьдесятъ, представители туркменскаго племени Чоудуровъ. Вѣсть о безостановочномъ движеніи Русскихъ и о занятіи имп Кунграда и Ходжали разошлась уже по всему оазису, и Чоудуры поспѣшили выслать депутацію съ изъявленіемъ покорности, чтобъ избавиться отъ тяжелыхъ

послѣдствій непосильной борьбы...

При нашемъ приближеніи, депутація слѣзла съ коней и встрѣтила насъ, по средне-азіатскому обычаю, вытянувшись въ длинную линію предъ лошадьми. Высокіс, сухощавые и смуглые, съ кавказскимъ строеніемъ лица въ общихъ чертахъ, Чоудуры казались великанами, благодаря тремъ некрасивымъ и крайне неудобнымъ принадлежностямъ общаго костюма всего населенія Хивинскаго оазиса, состоящаго изъ огромныхъ бараньихъ шапокъ; изъ длинныхъ стеганыхъ халатовъ до земли, неизмѣнно коричневыхъ съ синими полосками, широко перепоясанныхъ бълою бязью и, наконецъ, изъ-высокихъ и неуклюжихъ сапогъ изъ кожи верблюда, превосходно обработанной на подобіе желтой замши. Безъ страха, но пристально и съ крайнимъ любопытствомъ, глядъли на насъ сухія точно у мумій физіономіи, од такимъ образомъ, Чоудуровъ, вытянутыхъ, жидкобородыхъ и съ маленькими, ввалившимися, но сверкающими глазами. Короткіе ножи за поясомъ и кривыя персидскія сабли составляли ихъ вооруженіе, да человъкъ у десяти выглядывали изъ-за спины тульскія двустволки или длинныя фитильныя ружья. Ханъ Чоудурскій стоялъ отдѣльно, впереди

всѣхъ. Русая борода, шелковый халатъ, поверхъ котораго былъ надѣтъ еще другой изъ голубаго сукна и европейскій револьверъ за шелковымъ поясомъ, еще болѣе отличали отъ остальной толпы его довольно стройную фигуру, старавшуюся выразить нѣчто въ родѣ сознанія собственнаго достоинства... Но что дѣйствительно поразило насъ всѣхъ въ этой неожиданно выросшей передъ нами картинѣ, такъ это длинный рядъ высокихъ аргамаковъ подъ разноцвѣтными сѣдлами, осаженныхъ въ чащу тростника, изъ которой тамъ и сямъ выглядывали прелестныя, сухія, съ богатыми уздечками, головы на лоснящихся лебединыхъ шеяхъ, и тонкія, изящныя, словно выточенныя ноги.

Генералъ Веревкинъ остановился предъ Чоудурами и послѣ нѣсколькихъ словъ, выражавшихъ похвалу ихъ благоразумію, предложилъ имъ ѣхать съ собою къ мѣсту ночлега; тѣ вскочили на лошадей и, по своему обыкновенію, мелкимъ галопомъ разсыпались по дорогѣ впереди генерала.

Чоудуры сообщили намъ первое извѣстіе о Туркестанскомъ отрядѣ. По ихъ словамъ, генералъ Кауфманъ находился, нѣсколько дней тому назадъ, въ Учъ-Уджахѣ, по ту сторону Аму-Дарьи; къ нему былъ посланъ изъ Хивы диванъ-беги или первый министръ ханства, Матъ-Мурадъ, который уже возвратился назадъ и почему-то будто арестованъ по приказанію хана... Другое извѣстіе, привезенное Чоудурами, важное пвмѣстѣ съ тѣмъ прискорбное, состояло въ томъ, что отрядъ полковника Маркозова, шедшій изъ Красно-

водска, потериѣть на пути сильную катастрофу: вслѣдствіе сильныхъ жаровъ и безводія, онъ потерялъ массу лошадей и верблюдовъ, и принужденъ былъ возвратиться назадъ, не дойдя колодцевъ Орта-кую, то-есть почти съ половины дороги... Къ этому Чоудуры прибавляли, что нѣкоторые проводники обманывали полковника Маркозова и, между прочимъ, навели его отрядъ на отравленные колодцы, за что и поплатились своими головами...

Подъ вечеръ, когда отряды уже расположились около канала Якубъ-бай, воздухъ сразу наполнился мелкими жужжащими мошками, точно онъ слетъли къ намъ со всего тростниковаго моря... Я завель къ себъ Чоудурскаго хана, и за стаканомъ чаю старался выпытать у него возможно больше свѣдѣній о его племени. Но узналъ я весьма немногое: Чоудуры, какъ выразился ханъ, «пьютъ воду изъ Клычъ-Ніязъ-бая», то-есть живуть по объимъ сторонамъ этого канала, и вмѣстѣ съ четырьмя другими родами, Игдыръ, Бурунчикъ, Бозачи и Абдалъ, составляютъ одно изъ туркменскихъ племенъ, извъстное подъ именемъ Хесенъ и насчитывающее у себя отъ десяти до двѣнадцати тысячъ кибитокъ полукочеваго населенія. Чоудуры, вмѣстѣ съ другимъ, самымъ сильнымъ, въ сорокъ тысячъ кибитокъ, Туркменскимъ племенемъ Іомутовъ, «пьющихъ» изъ Казавата, извъстны какъ лучшіе воины Хивинскаго оазиса и составляють здёсь нечто въ роде преторіанцевъ. Для того, чтобы держать ихъ въ повиновеніи или, в врн ве,

пользоваться ихъ поддержкой, ханы Хивинскіе заставляють своихъ осъдлыхъ, хотя и многочисленныхъ, но изнъженныхъ выродившихся подданныхъ Узбековъ и Сартовъ, живущихъ по каналу Палванъ-ата, выставлять ежегодно, безплатно, двънадцать тысячъ человъкъ для исполненія полевыхъ работъ и очистки каналовъ въ земляхъ Іомутовъ и Чоудуровъ...

Перечисляя, затѣмъ, Туркменскія племена, кочующія по степямъ, окружающимъ Хивинскій оазисъ, Чоудурскій ханъ назвалъ мнѣ Салыръ, Сарыкъ Арсари, Гогленъ, Джемшитъ, Алили и Карадашли, изъ коихъ каждос подраздѣляется на болѣе или менѣе многочисленные роды. Но самымъ воинственнымъ и своевольнымъ между всѣми считаютъ племя Текинцевъ, которое подраздѣляется на Ахалъ и Мервъ; оно насчитываетъ у себя болѣе пятидесяти тысячъ кибитокъ и имѣетъ сильно укрѣпленный городъ Мервъ, расположенный въ Текинскомъ оазисѣ...

Было за полночь... Спать хотѣлось страшно, но назойливыя мошки не давали сомкнуть глазъ. Наконецъ усталость превозмогла, я началъ засыпать... Вдругъ, точно у самыхъ ушей, раздался трескъ барабана и прежде чѣмъ я удостовѣрился, что это не во снѣ, грохотъ учащенной дроби смѣшался съ отрывистыми звуками сигнальныхъ рожковъ и полился по всему лагерю... Тревога!..

Лагерь всполошился.

«Въ ружье!.. Къ конямъ!.. Маршъ къ орудіямъ!.. Бъгомъ!..» раздавались съ разныхъ сторонъ громкіе голоса, пока я торопливо од вался, но вскор в все смолкло.

Выскочивъ изъ кибитки, я прыгнулъ на лошадь, уже подведенную расторопнымъ Насибомъ. Луна разливала блѣдный свѣтъ на окружающія волны камыша, застилавшія весь горизонтъ, но лагерь скрывался за этими волнами и я не видѣлъ, что происходило даже въдвухъ шагахъ отъ меня...

- Что такое? раздался возлѣ меня заспанный голосъ Ломакина.
- Ничего не знаю, полковникъ, кромъ того, что «тревога».
- Поѣзжайте, пожалуйста, къ генералу и узнайте, что такое?..

Я поскакаль въ камыши по направлению орен-бургскаго лагеря, но черезъ нѣсколько секундъ невозможно было двигаться даже шагомъ. Конь кряхтѣлъ, напирая грудыо почти на сплошную стѣну тростника, но чаща становилась все выше и непроходимѣе... Куда выбраться? подумывалъ я, но въ это время слѣва донесся какой-то говоръ... Я повернулъ туда и съ трудомъ вылѣзъ наконецъ изъ этой чащи на болѣе открытую прогалину мелкаго камыша, изъ котораго выглядывали въ грозномъ молчании орулія Оренбургской конной батареи съ бѣлѣющею вокругъ прислугой. За ними, подобно бѣлымъ стѣнкамъ, едва высовывались изъ камыша пѣхотные фронты, а еще далѣе послышался сильный трескъ и шумъ, показалась масса

казаковъ, шедшая рысью и остановившаяся на флангѣ пѣхоты...

Пока я доѣхалъ до кибитки генерала, всѣ войска уже были на ногахъ, но тутъ дѣло разъяснилось и они разошлись.... Оказалось, что нѣсколько халатниковъ подползли къ нашему пикету, дали залиъ по немъ и скрылись въ камышахъ. Наши послали вдогонку нѣсколько выстрѣловъ, и поднялась тревога.

Утромъ на слѣдующій день къ генералу явились съ повинною Киргизы, виновники мангышлакскаго возмущенія 1870 года, скрывавшіеся до сего времени въ предѣлахъ Хивинскаго ханства. Ихъ приняли весьма любезно и, подъ условіемъ добросовѣстной службы въ настоящемъ походѣ, обѣщали помилованіе и разныя милости...

Къ полудню, 19 мая, мы сдѣлали новый переходъ и расположились на берегу Аму-Дарьи, у урочища Ялангачъ-Чаганакъ. Дорога тянулась среди тѣхъ же камышей до самаго почти Бента. Здѣсь мы переправились черезъ огромную плотину, возведенную какимъ-то Назаръ-ханомъ для прегражденія доступа воды въ старый и въ свое время многоводный, а теперь совершенно сухой рукавъ Аму-Дарьи, Лауданъ, впадавшій нѣкогда въ Айбугирскій заливъ. Какъ разсказывалъ мнѣ Чоудурскій ханъ, эта плотина у Бента была единственною причиной осущенія Айбугира, и достаточно прорыть ее для того, чтобы снова наполнить водой тотъ общирный бассейнъ, по дну котораго мы прошли у Кара-Гумбета...

Аму-Дарья у Ялангачъ-Чаганака какъ бы стиснута между крутыми берегами, поросшими кое-какимъ кустарникомъ среди камыша, и имѣетъ не болѣе трехсотъ саженъ ширины; она дѣлаетъ здѣсь почти крутой поворотъ на западъ, такъ какъ на противоположномъ берегу высятся, и чрезвычайно эффектно, коническія вершины пятиглаваго Бешъ-Тюбе.

Къ вечеру лазутчики предупредили насъ, что двѣ тысячи Хивинцевъ собираются сдѣлать на лагерь ночное нападеніе. Вслѣдствіе этого пикеты наніи были выдвинуты впередъ на двѣ съ половиной версты, казакамъ приказано держать лошадей осѣдланными... Словомъ, отряды приготовились принять надлежащимъ образомъ незванныхъ гостей, но ночь прошла спокойно, и въ 4 часа утра мы выступили на Мангитъ.

Пройдя еще верстъ десять по камышамъ, мы наконецъ начали выходить на открытыя поляны, кое-гдѣ поросшія высокими кустами гребенщика и колючки. Показались группы непріятельскихъ всадниковъ. Появляясь со всѣхъ сторонъ, выростая точно изъ земли, толпы ихъ сгущались все болѣе и болѣе и вскорѣ окружили насъ со всѣхъ сторонъ почти непрерывными массами... Аламаны хана гарцовали вокругъ насъ, угрожая издали обнаженными саблями и неимовѣрно длинными фитильными ружьями; неистовые крики наполняли воздухъ... Нѣкоторое время отряды спокойно продолжали движеніе, не обращая вниманія на непріятеля. Но вотъ дерзость его уже перешла мѣру: подскакивая все ближе и ближе съ лѣвой стороны, до-

вольно значительная толпа всадниковъ вдругъ рванулась впередъ и съ оглушительными криками врубилась въ средину нашего обоза... Настала минута умърить этотъ пылъ.

Оренбургскія сотни, шедшія въ головѣ колонны, выстроили фронтъ, заѣхавъ повзводно налѣво и спѣшились; къ нимъ примкнули слѣва Апшеронскія роты съ двумя орудіями 21-й бригады. Правѣе казаковъ, сталъ дивизіонъ конной батареи и развернулись: рота Самурцевъ, двѣ роты Ширванцевъ, 2-й Оренбургскій баталіонъ и Кавказскія сотни; остальныя войска прикрывали обозъ.

Хивинцы точно не хотъли видъть этихъ приготовленій: они только воодушевились еще болъе вслъдствіе нашей остановки... Но вотъ по знаку генерала, гранаты, пули и ракеты посыпались дождемъ на непріятеля и ошеломили его въ одно мгновеніе: крики смолкли, толпы разорвались и понеслись назадъ съ

неудержимою силой...

Послѣ этого урока отряды продолжали движеніе. Но немного погодя непріятель снова сосредоточился и охватиль наши фланги, причемъ отдѣльные всадники подскакивали даже къ самому фронту пѣхоты, но пули и гранаты опрокинули его снова... Нападеніе на обозътакже было отбито. Но въ то время когда непріятель кинулся назадъ и на него было обращено все вниманіе прикрытія, съ противоположной стороны вдругъ выскочиль изъ кустовъ одинъ туркменскій всадникъ и налетѣвъ на бывшаго при обозѣ старика-капитана

оренбургской итхоты, положилъ его на мъстъ выстръломъ въ упоръ изъ пистолета \*). Проскакавъ затъмъ между нашими арбами и верблюдами и предъ фронтомъ итлаго взвода птхоты, Туркменъ вышелъ на другую сторону обоза и помчался вдогонку за своими, потряхивая въ воздухъ обнаженною саблей. Десятки нашихъ пуль полетъли за этимъ смъльчакомъ, но онъ ускакалъ цълъ и невредимъ.

Приливы и отливы хивинскихъ аламановъ повторились еще нѣсколько разъ прежде чѣмъ мы подощли къ садамъ маленькаго городка Кипчакъ, расположеннаго на самомъ берегу Аму-Дарьи. Здѣсь мы остано-

вились для привала.

Послѣ отдыха войска тронулись двумя колоннами, прошли чрезъ кипчакскіе сады, оставивъ самый городъ по лѣвую руку, и безостановочно подвигались къ Мангиту... Непріятель уже не пытался переходить въ наступленіе, но изрѣдка отстрѣливаясь медленно отступалъ предъ нами, пока не показались вдали утопающія въ зелени садовъ глиняныя постройки Мангита. Тутъ онъ скрылся...

У городскихъ воротъ насъ встрѣтили аксакалы или старѣйнины Мангита, въ огромныхъ чалмахъ и въ полосатыхъ халатахъ, и на большихъ деревянныхъ лоткахъ поднесли генералу Веревкину сушеные фрукты, замѣняющіе здѣсь русскую хлѣбъ-соль. Затѣмъ съ музыкой впереди войска вступили въ Мангитъ, прошли

<sup>\*) 2-</sup>го Оренб. линейн. баталіона қапитанъ Кологривовъ.

по узкимъ и кривымъ его улицамъ и, выйдя за городъ, расположились лагеремъ по обѣимъ сторонамъ дороги... Благодаря хивинскимъ войскамъ, сегодня мы и не замѣтили какъ оставили за собой тридцать шесть верстъ, такъ какъ дѣла съ этими аламанами, по крайней мѣрѣ до сихъ поръ, представляютъ одно лишь развлеченіе...

Мангитъ — небольшой и плохо укрѣпленный городокъ аральскихъ Узбековъ, имѣющій до пятисотъ глиняныхъ сакель и около четырехъ тысячъ населенія. Онъ не имѣетъ ни одной выдающейся постройки и по характеру своему представляетъ то же, что и Ходжали, но еще въ миніатюрѣ...

Часа черезъ два послѣ нашего прихола я лежалъ въ своей джеломейкѣ, разбитой, по обыкновенію, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ кибитки полковника Ломакина.

- Со стороны города слышатся какіе-то выстрѣлы, сказалъ князь М., входя и растягиваясь на своей постели.—Не разсѣялся ли нашъ сегодняшній противникъ по мангитскимъ садамъ?.. Вѣдь онъ какъ будто сквозь землю провалился...
- Не думаю, чтобы Хивинцы рѣшились на это... А впрочемъ...

Говоря это, я и самъ услышалъ нѣсколько глухихъ выстрѣловъ и вышелъ изъ джеломейки. Всѣ штабные были уже въ сборѣ предъ кибиткой начальника отряда и недоумѣвали вмѣстѣ съ нимъ о причинѣ этой загадочной пальбы, то умолкавшей, то разгоравшейся снова.

— Повзжайте, пожалуйста, и узнайте, что это такое? обратился ко мнъ Ломакинъ.

Пока я скакалъ по дорогѣ къ городу, на встрѣчу попадались веселыя группы солдатъ и казаковъ, неснихъ оттуда—кто туземный войлокъ съ яркими узорами, кто пестрое одѣяло и мѣдную посуду, кто, наконецъ, подушку и крынку масла, коврикъ, цыплятъ, конскій уборъ и т. п. Нѣкоторые ѣхали на туземныхъ лошадяхъ, или вели ихъ въ поводу подъ выокомъ разнаго скарба. Каждый спѣшилъ продать, доставшееся ему, мангитское добро и обращался съ предложеніемъ къ каждому встрѣчному... Между тѣмъ выстрѣлы продолжали раздаваться попрежнему и надъ городомъ уже заклубились въ разныхъ мѣстахъ столбы чернаго дыма, прорѣзываемые огненными языками.

Къ одному изъ казаковъ я обратился съ вопросомъ о причинъ стръльбы въ городъ.

— Наши бьють Трухменовъ, ваше благородіе, отвѣчаль казакъ и поскакаль дальше...

Я погналъ лошадь во всю прыть, но у городскихъ воротъ долженъ былъ придержать ее, такъ какъ едва не налетѣлъ на молодаго солдата въ бѣлой рубахѣ, который несся ко мнѣ на встрѣчу на породистой туземной лошади, покачиваясь съ непривычки на сѣдлѣ и ведя въ заводѣ еще пару такихъ же коней. Его перегонялъ казакъ.

— Слышь, казакъ! кричитъ солдатъ.—Купи лошадь... цѣлковый—на выборъ!..

- Скоро разбогатѣешь эдакъ-то... Все равно велятъ бросить, —возьми пятиалтынный!
  - Дай двѣ монеты за тройку!..

— Проваливай!.. Самъ саламаню... мало ли этого добра-то въ городѣ...

Воть я въ Мангитъ. Среди раскиданнаго имущества, на улицахъ и дворахъ валялись трупы. Я видълъ какъ перебъгалъ площадку какой-то растерявшійся Узбекъ съ выраженіемъ безнадежнаго отчаянія; въ него цълился казакъ... Несчастный упалъ на землю, а виновникъ возмутительнаго подвига бросилея въ первый переулокъ, скрываясь при видъ офицера...

Я встрѣтилъ нѣсколькихъ офицеровъ, которые скакали по улицамъ Мангита, стараясь остановить разошедшихся людей. Одинъ изъ нихъ сообщилъ мнѣ, что все дѣло начато, уже послѣ прохода войскъ черезъ городъ, разнымъ сбродомъ пьяныхъ деньщиковъ и вѣстовыхъ, остававшихся при обозѣ... Не хотѣлось вѣрить печальной дѣйствительности, еще разъ подтверждавшей старую истину, что ни одна армія въ мірѣ не можетъ считать себя свободною отъ нѣсколькихъ недостойныхъ отщепенцевъ...

Быль въ Мангитѣ, между прочимъ, и такой случай: проѣзжаютъ по главной городской улицѣ два офицера въ сопровожденіи конно-иррегулярца. Въ сторонѣ отъ нихъ перебѣгаетъ черезъ переулокъ и, сильно шатаясь, кидается въ ближайшій дворъ высокій старикъ съ обнаженною головой, на которой явственно видны два удара шашки и съ которой струится кровь

на его лицо и широкую сѣдую бороду; за нимъ гонится пьяный казакъ въ бѣлой фуражкѣ съ окровавленною шашкой въ рукѣ... Офицеровъ покоробило. Одинъ изъ нихъ бросается въ переулокъ и загораживаетъ казаку дорогу.

— Что ты дѣлаешь, мерзавецъ?!... Какъ тебѣ не

стыдно трогать безоружнаго!

— А они, ваше благородіе, нешто мало били на-

— Вонъ, негодяй!... Иначе я тебѣ какъ собакѣ разможжу черепъ.

— Чаво?... черенъ?... А шашка для чего?...

Офицеръ выхватилъ револьверъ и уложилъ казака на мъстъ...

Объвзжая Мангитъ, я случайно вывхалъ на городской каналъ, и сердце у меня замерло при видъ нъсколькихъ женщинъ, искавшихъ здъсь спасенія, стоя по горло въ водъ, съ искаженными отъ страха лицами. Недалеко отъ нихъ, между прибрежными деревьями и небольшою стънкой, притаившись, стояли нъсколько десятковъ болъе или менъе старыхъ мужчинъ и женщинъ, въроятно съ минуты на минуту ожидая своей смерти... Увидя меня, они бросились на колъни и многіе зарыдали. Я подъвхалъ къ нимъ и для ихъ безопасности предложилъ слъдовать со мной въ лагерь на время, пока въ городъ не будетъ возстановленъ порядокъ. Богъ знаетъ, какія, можетъ быть, мрачныя мысли навъяло на этихъ несчастныхъ мое предложеніе, и только послъ нъсколькихъ клятвъ

они подошли ко мнѣ и вмѣстѣ съ женщинами, вышедшими изъ канала, довѣрчиво обступили мою лошадь... Съ этою печальною свитой я возвратился въ лагерь.

Но пора закрыть эту случайную, черную страницу нашего похода, которая, въроятно, уже не повто-

рится...

## XXII.

Движеніе въ Китаю.—Первые перебѣжчики.— Профессія Текинцевь и невольники Персіяне.—Сосредоточеніе непріятеля у Горлена и оцінка русскихь головъ.—Діло подъ Янги-Япомъ.— Письмо и посоль Хивинскаго кана.—Извістіе о переправі черезь Аму генерала Кауфмана и рішеніе военнаго совіта.

## Вечеромъ, 22 мая. Въ кишлакахъ Горлена.

Соединенныеотря ды оставили Мангитъ рано утромъ, 21 мая. Дорога тянулась среди невообразимаго лабиринта глиняныхъ стѣнъ всевозможныхъ размѣровъ, которыми разгорожены здѣсь безконечные кишлаки и сады, многочисленные поля и огороды. Канавы и мостики встрѣчались на каждомъ шагу, и по невозможности переправляться черезъ нѣкоторые изъ нихъ иначе какъ въ одну лошадь, войска и, въ особенности, обозы растянулись на нѣсколько верстъ. День былъ убійственно жаркій и вмѣстѣ съ облаками тончайшей пыли, носившейся надъ дорогой и затруднявшей дыханіе, дѣлалъ переходъ крайне тяжелымъ...

Пройдя въ этой обстановк верстъ дв внадцать и переправившись по длинному мостику черезъ глав-

ный каналъ Китайцевъ, мы остановились для привала на одной полянѣ между кишлаками, не доходя нѣсколько верстъ до хивинскаго городка Китай,

Мъстность была довольно красивая. За Аму-Дарьей, скрытою густою зеленью китайскихъ садовъ, возвышались едва уловимые очерки Шейхъ-Джелинскихъ горъ и между ними-бълъющая вершина Акъ-Тау... Поляна, занятая передовыми частями Кавказскаго отряда, замыкалась съ правой стороны небольшою глиняною стънкой, рядомъ съ которою тянулся узкій и глубокій водный арыкъ; по ту сторону этого арықа лежала незначительная равнина, оқанчивавшаяся опушкой небольшаго лѣса, а группа роскошныхъ карагачей, стоявшихъ надъ водоподъемною машиной на томъ берегу арыка, такъ и манила подъ густую тънь своего темно-зеленаго свода... И вотъ, пока войска стягивались, мы, состоящіе при штабъ, вмъстъ съ начальникомъ своего отряда перебрались черезъ арыкъ и съ полнымъ кейфомъ расположились завтракать на разостланныхъ буркахъ, подъ широкою тѣнью карагачей...

Только что явился на сцену обычный нашъ шашлыкъ, какъ съ пикета примчался казакъ съ извъстіемъ, что большая толпа хивинскихъ всадниковъ подкрадывается къ опушкъ лъса.

— Въроятно депутація изъ города, замѣтилъ Ломакинъ.

— Да еслибы были и Хивинцы, вставилъ «Ананасъ»,—сто́итъ ли обращать на нихъ вниманіе...

— Скачутъ сюда, ваше высокоблагородіе... Вотъ они! крикнулъ въ ту же секунду казакъ.

И въ самомъ дѣлѣ, вѣроятно не видя за стѣной отряда и принимая насъ за какой-нибудь пикетъ, нѣсколько сотъ Хивинцевъ сломя голову неслись по полянѣ прямо на насъ... Мы вскочили и бросились късвоимъ за канаву, да такъ поспѣшно, что, между прочимъ, полковникъ Л. не успѣлъ захватить даже свой

портмоне, туго набитый деньгами: такъ онъ и пропалъ. «Въ ружье! къ конямъ!» раздавалось по бивуаку въ то время, когда мы, перебравшись за стѣнку, хохотали надъ неповоротливымъ «Ананасомъ», который, не размѣривъ прыжка въ суматохѣ, бухнулъ въ самую средину мутнаго арыка и, конечно, выкупался.

— Зачъмъ вы безпокоились? шутили надъ нимъ, помилуйте, «сто́итъ ли обращать на нихъ вниманіе!..»

Между тѣмъ подлетѣвшая къ стѣнкѣ ранѣе другихъ Гребенская сотня Ракусы-Сущевскаго встрѣтила толпу дружнымъ залпомъ... Хивинцы повернули кругомъ и помчались быстрѣе прежняго, но прежде чѣмъ скрылись, вдогонку за ними полетѣли еще ракеты и пули подоспѣвшей пѣхоты...

Какъ бы въ отвътъ на эти выстрълы, перекаты горячей пальбы раздались и съ той стороны, откуда мы пришли и гдъ еще продолжали двигаться части обоза и арріергарда. Оказалось, что на нихъ налетъла въ это время трехтысячная масса Іомутовъ подъ начальствомъ Якубъ-бая и даже прорвала въ нъсколькихъ мъстахъ и разъединила растянувшіяся части обоза,

прежде чѣмъ наши успѣли положить верблюдовъ и открыть огонь. Но это была лишь одна минута, послѣ которой учащенные залпы нашихъ скорострѣлокъ про-извели свое обычное дѣйствіе: Іомуты быстро отхлынули и скрылись изъ виду, оставивъ на мѣстѣ нѣсколько труповъ и лошадей.

Къ вечеру, безъ особыхъ приключеній, отряды передвинулись къ окрестностямъ Китая и расположились на ночлегъ въ кишлакахъ около канала Куланъ. Здѣсь явились къ намъ первые перебъжчики Персіяне.

Разбойническіе инстинкты всѣхъ вообще Туркменъ, которые грабятъ одинаково и чужихъ, и своихъ, пользуются въ Хивинскомъ оазисъ громкою извъстностью. Но Текинцы, кромъ того, извъстны здъсь какъ спеціалисты, предпочитающіе всему торговлю живымъ товаромъ своего промысла-Персіянами. Ихъ набъги въ Хорасанъ ежегодно лишаютъ эту провинцію нѣсколькихъ сотъ человѣкъ ея населенія и настоль же увеличиваютъ число невольниковъ Хивинскаго ханства... Мало-мальски зажиточный Хивинецъ считаетъ прежде всего необходимымъ избавиться отъ всякой работы, взваливъ всю тяжесть ея на раба Персіянина, и за это пожизненное ничего-недѣланіе, къ которому такъ располагаетъ и климатъ его родины, охотно даетъ Текинцу хорошую плату, — около тысячи рублей на наши леньги:..

За послѣднія тридцать лѣтъ проданныхъ такимъ образомъ Персіянъ накопилось въ ханствѣ уже болѣе сорока тысячъ, и если вѣрить тѣмъ изъ нихъ, которые

явились къ намъ, безчеловъчность американскихъ плантаторовъ прежняго времени блѣднѣетъ предъ тѣмъ, что приходится испытывать здѣсь злополучнымъ сынамъ Персіи... Понятно послѣ этого, что Персіяне обрадовались намъ какъ своимъ избавителямъ. Они бѣгутъ отъ своихъ хозяевъ и массами являются въ нашъ лагерь, несмотря на то, что Хивинцы изъ предосторожности держатъ ихъ послѣднее время на цѣпи, подъ строгимъ присмотромъ.

Я взяль къ себъ одного изъ перебъжчиковъ, «крѣпко сшитаго, но плохо скроеннаго», почти совершенно чернаго Аббаса, который былъ до своего плѣна унтеръ-офицеромъ регулярной персидской пѣхоты и поэтому спъшилъ показать намъ свое искусство въ «ружистикъ»... Онъ разсказывалъ мнъ, что восемь лътъ тому назадъ пробирался безо всякаго оружія, съ тремя сарбазами-односельцами, на сборный пунктъ своего фоуджа (баталіона), въ Мешхедъ. На краю самаго города на нихъ напали среди бъла дня шесть конныхъ Туркменъ съ саблями наголо и перевязали всѣхъ... Аббасъ былъ проданъ одному за 500 золотыхъ двухрублевыхъ тенге. Черезъ мѣсяцъ онъ бѣжалъ отъ своего хозяина и дней пять скрывался въ камышахъ въ ожиданіи темной ночи, но луна свѣтила какъ нарочно, лепешки вышли, и муки голода заставили наконецъ бѣднаго Персіянина выйти на добычу... Онъ былъ схваченъ, избитъ и доставленъ хозяину... «Какъ я ни молилъ о пощадъ, продолжалъ Аббасъ, какъ я ни клялся, что никогда не повторю своей несчастной попытки, что тоска по семейству лишила меня разсудка... но проклятый Узбекъ, — чтобъ ему провалиться въпреисподнюю ада! — былъ неумолимъ. Онъ привязалъ меня къ дереву вверхъ ногами и до самыхъ костей прожегъ мои пятки раскаленнымъ желѣзомъ, такъ что пока не поправился, нѣсколько мѣсяцевъ я только молилъ Аллаха о смерти...»

Персіяне сообщили намъ, что хивинскія войска подъ начальствомъ Акубъ-бая, нападавшія на насъ на пути къ Китаю, простираются до пяти тысячъ и отступили къ Горлену; туда же направилась изъ Хивы другая пятитысячная масса Іомутовъ, Гокленовъ и Узбековъ, съ которыми находятся и главнѣйшіе сановники ханства, -- Инакъ, Абдурахманъ, Мехтеръ и кушъбеги. Эти десять тысячь аламановь составляють, по словамъ Персіянъ, послѣднюю надежду Мадраимъ-хана, и въ случав ихъ пораженія, онъ намвренъ былъ немедленно бѣжать къ Мора или Мервъ-Текинцамъ. Но Іомуты, какъ видно, не допускаютъ возможности такого исхода: товорять, выступая въ походъ противъ насъ, они поклялись хану принести къ нему головы всъхъ Русскихъ или лечь костьми, пока не изсякнутъ всъ ихъ сорокъ тысячъ кибитокъ... Ханъ, въ свою очередь, объщаль имъ заплатить по 100 рублей за каждую русскую голову, столько же за хвостъ, какъ доказательство убитой подъ аламаномъ лошади, и по 300 за плѣннаго. Какъ ни обидна оцѣнка нашихъ головъ наравнъ съ хвостами хивинскихъ лошадей, — мы однако собирались видѣть черту гуманности въ предпочтеніи, оказываемомъ плѣннымъ, но намъ объяснили, что въ этомъ кроется только коммерческій разсчетъ повелителя Хивы, который надъется выгодно продать насъ наравнъ съ персидскими рабами...

Съ этими извѣстіями мы выступили сегодня рано утромъ и направились на Горленъ въ боевомъ порядкѣ.

Около 7 часовъ показались большія партіи непріятельской конницы, гарцовавшія, какъ и въ предшествовавшіе дни, впереди по дорогѣ и по сторонамъ ея, въ пашняхъ и садахъ, наполняя воздухъ громкими криками.

Отряды получили приказаніе двигаться безостановочно, не обращая вниманія на непріятеля и не теряя напрасно патроновъ, но въ то же время стрѣлять навѣрняка, если къ этому представится случай.

Обстановка для движенія была самая неудобная. Кишлаки и зас'янныя поля съ глиняными ст'єнками покрывали вокругъ все пространство. Не говорю уже объ артиллеріи и обоз'є, — даже кавалерія и п'єхота принуждены были поминутно останавливаться предъ арыками и, чтобъ облегчить свою переправу, забрасывать ихъ в'єтвями или засыпать землей. Когда п'єхота проходила по этимъ импровизованнымъ насыпямъ, кавалерія для выигрыша времени перескакивала черезъ небольшія канавы; но при этомъ лошади и люди нер'єдко падали въ воду, — что случилось и съ самимъ начальникомъ нашего отряда, — и вытаскиваніе ихъ изъ глубокихъ арыковъ отнимало иногда значительное время...

Благодаря этой крайне пересъченной мъстности, войска наши подвигались сначала медленно, а около

Янги-Япа были вынуждены бросить всякій боевой порядокъ и вытянуться по единственной дорогѣ между высокими стѣнами... Непріятель показывался за каждою стѣной и арыкомъ, кишѣлъ въ садахъ и на пашняхъ, носился во всѣ стороны, обскакивалъ фланги, насѣдалъ на арріергардъ, и быстро удалялся какъ только мѣстность становилась открытѣе... Это продолжалось до полудня.

Послѣдній кишлакъ Янги-Япа, расположенный на бугоркѣ, имѣетъ довольно значительные размѣры и видъ глинянаго укрѣпленія, окруженнаго массой фруктовыхъ деревьевъ. Здѣсь непріятель, кажется, намѣревался задержать насъ....

Генералъ Веревкинъ въ сопровождении штаба обоихъ отрядовъ приближался къ этому кишлаку по дорогѣ, а правѣе и на одной высотѣ съ нимъ двигалась по пашнямъ стрѣлковая цѣпь... Въ это время изъ-за стѣнъ кишлака вдругъ вылетѣли клубки дыма и раздался неожиданный залпъ. Цѣпь остановилась, пули съ визгомъ пролетѣли надъ нашими головами и шлепнулись въ нѣсколькихъ шагахъ о глиняную стѣну... Новые одиночные дымки...

- Выбейте ихъ, произнесъ генералъ, обращаясь къ капитану  $\Gamma$ ерингу.

Герингъ соскочилъ съ лошади, побъжалъ къ сомкнувшейся цѣпи и съ крикомъ *ypa!* бросился впередъ; за нимъ кинулись и бѣлыя рубашки, наполовину только высовываясь изъ густыхъ и высокихъ хлѣбовъ, но... кишлакъ смолкъ. Цѣпь обогнула его справа и скрылась... — Орудія! орудія сюда! крикнулъ кто-то, появившись на томъ мѣстѣ, гдѣ только-что скрылись наши солдаты.

Князь Меликовъ полетълъ назадъ за орудіями, а мы вст поскакали за цтпью. На самой дорогт, около кишлака, валялись трупы нѣсколькихъ Іомутовъ, а одинъ изъ нихъ съ прострѣленною головой еще вздрагивалъ въ предсмертной агоніи. За кишлакомъ сразу открылась большая равнина, окаймленная со всѣхъ сторонъ садами и наполовину казавшаяся черною отъ тысячъ гарцовавшихъ на ней непріятельскихъ всадниковъ. Эта туча, казалось, была готова ринуться на насъ всею своею массой, но подбѣжавшія роты Кавказцевъ быстро развернулись и открыли частый огонь; два орудія Оренбургской батареи на полномъ карьеръ вынеслись впередъ подъ прикрытіемъ конно-иррегулярцевъ, и не успъла разсъяться поднятая ими пыль, какъ двъ гранаты разорвались въ самой гущ Хивинцевъ: было видно, какъ нѣсколько лошадей взвились на дыбы и опрокинулись вмѣстѣ со своими всадниками... Остальныя части отрядовъ также быстро явились на поляну и всѣ вмѣстѣ, не прекращая пальбы, двинулись впередъ вслѣдъ за непріятелемъ, который началъ отступать медленно, какъ бы нехотя...

Вскорѣ послѣ этого мы подошли ко кладбищамъ Янги-Япа, и здѣсь одна часть Хивинцевъ совершенно скрылась изъ виду, а другая приняла вправо и, какъ оказалось послѣ, пошла въ обходъ и энергически напала на прикрытіе нашего обоза. Но тутъ успѣли во-

время положить верблюдовъ, и изъ-за этой живой баррикады встрѣтили такимъ огнемъ, что непріятель оставилъ на мѣстѣ около ста пятидесяти труповъ и уже болѣе не возобновлялъ своей попытки...

Послѣ небольшаго привала мы подвинулись еще до кишлаковъ Горлена, гдѣ и расположились для ночлега.

Часа черезъ два, съ аванпостовъ привели къ намъ, въ кавказскій лагерь, посла Хивинскаго хана, съ провожавшимъ его молодымъ Іомутомъ. Оба они были хорошо одѣты и на превосходныхъ лошадяхъ съ богатою серебряною сбруей, украшенною бирюзой и сердоликомъ. Якубъ, довольно представительный, пожилой и нѣсколько полный человѣкъ, съ большою посѣдѣвшею бородой и съ довольно пріятнымъ умнымъ лицомъ.

По порученію полковника Л., я повелъ посла въ оренбургскій лагерь, къ генералу Веревкину. Генераль спалъ. Я вошелъ въ кибитку и разбудилъ его.

— Прикажите, пожалуйста, подать ему чаю, отвъчаль генераль, выслушавъ мой докладъ о прибытіи посла Хивинскаго хана, — и вообще займите его, пока я одънусь.

Посолъ усѣлся на стулъ и ему подали чай и папиросы... Между тѣмъ вѣсть о его прибытіи разнеслась по лагерю, и въ нѣсколько минутъ человѣкъ тридцать офицеровъ уже толпились предъ кибиткой генерала въ ожиданіи его выхода... Но вотъ и онъ.

Посолъ поднялся съ мѣста съ полнымъ сознаніемъ

своего достоинства, и съ легкимъ, вѣжливо-холоднымъ поклономъ, который при соотвѣтствующихъ обстоятельствахъ сдѣлалъ бы честь и любому европейскому дипломату, подошелъ къ генералу и протянулъ ему что-то завернутое въ листъ почтовой бумаги. Передавая это «что-то» офицеру-переводчику, генералъ опустился на стулъ и пригласилъ посла сдѣлать то же самое... Водворилась мертвая тишина.

Переводчикъ развернулъ бумагу: въ ней оказалось посланіе Хивинскаго хана, зашитое въ бѣлый коленкоръ; подъ коленкоромъ былъ мѣшочекъ изъ пурпуроваго атласа, расшитаго золотыми узорами, и уже въ этомъ послѣднемъ листъ сѣрой бумаги съ одною исписанною страницей...

Началось чтеніе.

Добрыя семь восьмыхъ страницы были посвящены перечисленію разныхъ добродѣтелей «головы аламановъ Русскаго Акъ-Падишаха», и только послѣднія строки заключали въ себѣ просьбу «досточтимаго, великодушнаго и т. д. падишаха Хоразма, Сейдъ-Мухаммадъ-Рахимъ-хана» о томъ, чтобы дали ему три дня на размышленіе и въ продолженіе этого времени пріостановили дальнѣйшее движеніе нашихъ войскъ. Ханъ увѣдомлялъ при этомъ, что онъ обращался съ такою же просьбой и къ «ярымъ-падишаху» \*), отъ котораго уже получилъ будто бы надлежащее согласіе.

<sup>\*) «</sup>Полъ-царя». Такъ называють въ Средней Азіи туркестанскаго генералъ-губернатора.

Отвѣтъ генерала былъ такъ непривѣтливъ, что переводчикъ замялся.

— Передайте, повторилъ генералъ, — другаго отв'та отъ меня не будетъ, если не получу приказанія отъ генерала Кауфмана.

Послу сообщили отрицательный отвътъ и онъ уткалъ видимо взволнованный...

До сихъ поръ мы двигались по лѣвому прибрежью Аму-Дарьи, имѣя въ виду соединеніе съ Туркестанскимъ отрядомъ. Но вслѣдствіе полученнаго сегодня достовѣрнаго извѣстія о томъ, что часть войскъ генералъ-адъютанта Кауфмана уже переправилась на лѣвый берегъ, на высотѣ Хивы, былъ собранъ военный совѣтъ, который рѣшилъ повернуть на юго-востокъ и двигаться прямо на столицу ханства, такъ какъ, продолжая движеніе по первоначальному направленію, мы можемъ прибыть къ мѣсту переправы Туркестанцевъ въ то время, когда послѣдніе по всей вѣроятности будутъ подъ стѣнами Хивы...

Выступаемъ завтра.

## XXIII.

Извёстіе о намёреніи непріятеля и два конверта на имя Маркозова.— Неожиданная остановка.— Клычъ-Ніязъ-бай и кавалерійская экскурсія на его лёвомъ берегу.— Неудачный мостъ.— Дальнёйшее движеніе и старое русло Аму.— Кятъ-Кунградъ и его крёпость.

24 мая, 9 часовъ вечера. Кятъ.

Утромъ, 23 мая было получено извѣстіе, что хивинскія войска, потерпѣвшія наканунѣ неудачу подъ Янги-Япомъ, отступили изъ окрестностей Горлена за нѣсколько верстъ, къ большому каналу Клычъ-Ніязъбай, у котораго собираются сжечь мостъ... Отряды получили приказаніе выступить немедленно, чтобы воспрепятствовать намѣренію непріятеля.

Мы еще были въ лагерѣ, когда пріѣхалъ Киргизъ съ двумя конвертами генерала Кауфмана, адресованными на имя начальника Красноводскаго отряда, полковника Маркозова. Одинъ изъ нихъ заключалъ въ себѣ приказъ по войскамъ, отъ 13 мая, по случаю прибытія Туркестанскаго, отряда къ правому берегу Аму-Дарьи; другой,—требованіе отъ полковника Мар-

козова, который по всей вѣроятности уже въ Тифлисѣ, донесенія о его предположеніяхъ по движенію Красноводскаго отряда и свѣдѣній объ отрядахъ Оренбургскомъ и Мангышлакскомъ.

Киргизъ, прі вхавшій съ этими бумагами, ничего не могъ сообщить о Туркестанскомъ отрядь, такъ какъ, по его словамъ, конверты получены имъ въ Шахъ-Абасъ-вали отъ другаго Киргиза, не рышившагося пе-

реправиться на эту сторону Аму.

Мы подошли ко Клычъ-Ніязъ-баю около 9 часовъ утра. Это дъйствительно самый большой изъ тъхъ многочисленныхъ каналовъ, черезъ которые мы переправлялись до сего времени. Онъ имъетъ отъ двадцати семи до тридцати саженъ ширины, при двухъ съ половиной аршинной глубинъ, съ общимъ направленіемъ на съверо-востокъ, подобно и всъмъ остальнымъ каналамъ Хивинскаго оазиса; берега низкіе, безъ насыпей, и по объимъ сторонамъ голая песчаная равнина на значительномъ пространствъ.

Какъ мы ни спѣшили къ этому каналу, но непріятель предупредилъ насъ и, къ сожалѣнію, успѣлъ сдѣлать свое дѣло: мостъ былъ сожженъ и изъ воды выглядывали только обгорѣлые остатки его деревянныхъ козелъ... На берегу валялся огромный хивинскій каикъ, опрокинутый вверхъ дномъ, и въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него отрубленная голова нашего лазутчика-Киргиза, брошенная, вѣроятно, для острастки его собратьевъ по ремеслу... Нѣсколько сотъ хивинскихъ всадниковъ, разсыпавшись въ почтительномъ отдаленіи

по противоположной равнинѣ, любовались оттуда нашею неожиданною остановкой. Но двѣ гранаты, вскорѣ разорвавшіяся между ними, вѣроятно, охладили ихъ любопытство: они скрылись и отрядъ приступилъ къ постройкѣ моста.

Прежде всего, при усиліи нѣсколькихъ сотъ человъкъ, спустили на воду хивинскій каикъ, отъ котораго ожидали не малой помощи, но онъ оказался поврежденнымъ и затонулъ въ нъсколько минутъ. Это, конечно, не остановило работы. Въ ближайшихъ кишлакахъ застучали топоры, къ берегу начали сносить всевозможный льсь и хворость, въ водь закопошились десятки солдать въ костюмъ прародителей, и къ одиннадцати часамъ мостъ началъ какъ бы выростать... Но въ это время на опушкъ садовъ, которые окружали равнину на непріятельскомъ берегу, заклубился дымокъ и ядро фальконета съ визгомъ и свистомъ прилетало черезъ нашъ лагерь. Это повторилось насколько разъ и вслъдствіе этого полковникъ Леонтьевъ получилъ приказаніе взять четыре сотни кавалеріи и очистить или обезоружить всѣ ближайшіе кишлаки по ту сторону Клычъ-Ніязъ-бая.

Сотни, къ которымъ присоединился и я, поспѣшно вскочили на коней и, переправившись въ бродъ черезъ каналъ, понеслись, съ цѣпью наѣздниковъ впереди, прямо по направленію фальконетныхъ выстрѣловъ, но непріятеля и слѣдъ простылъ: въ кишлакахъ уже не оказалось ни одной души... Взявъ нѣсколько вправо, мы наткнулись на небольшое глиняное укрѣпленіе съ

высокими стѣнами, прорѣзанными бойницами и обнесенными маленькимъ рвомъ. Ворота укрѣпленія, забаррикадированныя нѣсколькими арбами, давали право думать, что здѣсь мы встрѣтимъ сопротивленіе и потому, остановивъ сотни въ нѣкоторомъ отдаленіи, полковникъ Леонтьевъ двинулъ къ воротамъ пятьдесятъ спѣшеныхъ казаковъ... Баррикада разнесена и мы въ укрѣпленіи. До ста пятидесяти ободранныхъ каракалпакскихъ семействъ тѣснились здѣсь вокругъ нѣсколькихъ десятковъ закоптѣлыхъ кибитокъ; овцы, лошади и верблюды наполняли все остальное пространство между стѣнами. Нѣсколько стариковъ, встрѣтившихъ насъ у воротъ съ обнаженными головами, были, повидимому, ни живы, ни мертвы.

- Къ чему всъ эти приготовленія?.. Кому вы

думаете сопротивляться?

— Мы, Каракалпаки, рады вамъ... Мы ждали васъ, отвъчали бъдные старики, едва выговаривая слова отъ сильнаго волненія.—Бъгущіе предъ вами Чоудуры и Іомуты нападаютъ по дорогъ на всъхъ, грабятъ, ръжутъ... Мы только отъ нихъ укрылись здъсь...

Слова эти хотя и дышали искренностью, но приказаніе нужно было исполнить. Мы вышли изъ укрѣпленія, забравъ предварительно все оружіе Каракалпаковъ, состоявшее изъ невообразимаго хлама разныхъ фитильныхъ ружей, никуда негодныхъ сабель и нѣсколькихъ тульскихъ пистолетовъ, по всей вѣроятности «временъ очаковскихъ и покоренья Крыма».

Нѣсколько далѣе сотни остановились, переправив-

шись по плотинѣ черезъ небольшое озеро, поросшее вокругъ камышомъ, а впередъ по двумъ расходящимся дорогамъ отправлены были разъѣзды, изъ коихъ одинъ поручика графа Шувалова возвратился вскорѣ съ изъѣстіемъ, что видѣлъ невдалекѣ непріятельскую партію не менѣе ста всадниковъ... Вслѣдствіе этого я получилъ приказаніе взять сборную сотню Кавказскихъ и Оренбургскихъ казаковъ и прослѣдить непріятеля.

Пройдя нѣсколько верстъ между только-что заброшенными кишлаками, тонувшими въ густой зелени фруктовыхъ деревьевъ, я наткнулся, наконецъ, на огромный кишлакъ въ видѣ укрѣпленія, съ запертыми тяжелыми воротами; нѣсколько бараньихъ шапокъ зашевелились за его стѣнами и мгновенно скрылись... Спѣшивъ половину людей, я подошелъ съ ними къ воротамъ кишлака.

— Кто тутъ?.. Отворите!—крикнулъ Киргизъпроводникъ,—не бойтесь, вамъ ничего не сдѣлаютъ... Скорѣе!.. Иначе разнесемъ ворота и вамъ будетъ плохо...

Слова Киргиза произвели дѣйствіе. Ворота отворились и я увидѣлъ предъ собой огромный дворъ полный людьми; между ними возвышались десятки арбъ, нагруженныхъ постелями, коврами, мѣдною посудой и всевозможнымъ домашнимъ скарбомъ. Болѣе двухсотъ осѣдланныхъ, еще потныхъ лошадей стояли вокругъ арбъ или вдоль стѣнъ кишлака, и онѣ не оставляли никакого сомнѣнія въ томъ, что мы наткнулись на часть только-что дѣйствовавшей противъ насъ непріятельской конницы... Однако, чтобы не возиться съ

плѣнными, которые послужили бы только безполезнымъ бременемъ, мы ограничились тѣмъ, что потребовали все оружіе. Черезъ нѣсколько минутъ къ намъ вынесли болѣе двухсотъ штукъ такого же хлама, какой былъ отобранъ предъ этимъ у Каракалпаковъ...

Мы уже собирались возвратиться съ этою добычей, когда за стъной, въ нъсколькихъ шагахъ отъ себя, услышали какіе-то раздирающіе крики нъсколькихъ голосовъ...

— Кто это кричитъ? обратился я къ старику Узбеку, который стоялъ около меня и, повидимому, командовалъ всѣми въ кишлакѣ.

Старикъ замялся...

— Вѣроятно догма \*), отвѣчалъ проводникъ.

Съ нѣсколькими казаками я подошелъ къ дверямъ, откуда неслись крики, и въ самомъ дѣлѣ увидѣлъ въ темной комнатѣ шесть человѣкъ Персіянъ, изъ коихъ одни стояли въ кандалахъ, съ искаженными отъ страха лицами, другіе валялись на землѣ, связанные веревками по рукамъ и ногамъ... Нужно было видѣть радость этихъ несчастныхъ, когда освобожденные, они выходили изъ кишлака, чтобы слѣдовать за нами въ русскій лагерь!..

Около воротъ Персіянъ окружили ихъ бывшіе хозяева и умоляли простить имъ, «если они въ чемълибо провинились». По религіи мусульманъ проклятія раба влекутъ на голову его хозяина особыя муки на томъ свѣтѣ...

<sup>\*)</sup> Тақъ называють здесь всехь Персіянъ-невольниковъ.

«Пусть Богъ проститъ...» повторяли одинъ за другимъ Персіяне, но тономъ, въ которомъ точно слышалась вся безконечная вереница испытанныхъ ими многолѣтнихъ страданій.

Къ 7 часамъ вечера я присоединился къ сотнямъ, а черезъ часъ мы всѣ уже были въ лагерѣ, на правомъ берегу Клычъ-Ніязъ-бая...

Мостъ, конечно построенный на живую нитку, быль уже готовъ къ разсвъту слъдующаго дня, но его настилка изъ хвороста, возвышавшаяся надъ поверхностью воды на нъсколько футовъ, начала понижаться при переправъ головныхъ частей пъхоты и совершенно погрузилась въ воду послъ прохода двухътрехъ орудій. Къ довершенію неудачи, вода начала быстро прибывать. Хивинцы, чтобы затруднить переправу, запрудили всъ развътвленія канала и пустили на насъ всю массу воды,—и большую часть отряда со всъми верблюдами и колеснымъ обозомъ пришлось переправить въ бродъ, при условіяхъ, значительно ухудшившихся. Такимъ образомъ мы безполезно потеряли сутки у Клычъ-Ніязъ-бая...

Провозившись у переправы нъсколько часовъ, мы тронулись въ дальнъйшій путь.

Хивинцы, наконецъ, отвязались и не безпокоили насъ въ теченіе цѣлаго дня. Затѣмъ, обстановка движенія такъ мало разнилась отъ той, къ которой мы привыкли за послѣдніе дни похода, хивинскій пейзажъ, съ его глиняными кишлаками и изобиліемъ растительности и воды, въ такой степени однообразенъ,

что, казалось, проходишь по внакомой уже мѣстности. Все разнообразіе сегодняшняго перехода состояло въ томъ, что недалеко отъ Кята мы переправились черезъ каналъ Ярмышъ, параллельно которому тянется сухое песчаное русло, имѣющее около двухъ верстъ ширины. По словамъ туземцевъ, это то самое старое русло, по которому Аму-Дарья вливалась нѣкогда въ Сары-Камышскія озера и далѣе въ Каспійское море...

Подъ вечеръ отряды остановились въ превосходныхъ садахъ за каналомъ Ярмышъ. Пока здѣсь разбивали лагерь, нѣсколько офицеровъ, въ томъ числѣ и я, поѣхали осматривать хивинскій городокъ Кятъ или Кятъ-Кунградъ, расположееный въ верстѣ отъ канала и, какъ говорили, замѣчательный по своей крѣпости...

Городокъ съ трехтысячнымъ населеніемъ разбросанъ нѣсколькими отдѣльными группами и ничего особеннаго не представляетъ, за исключеніемъ развѣ окружающихъ садовъ, въ которыхъ чистота и оконченность во всемъ поразили бы и самаго аккуратнаго изъ нѣмецкихъ садоводовъ. Обыкновенно, въ центрѣ сада, подъ тѣнью громадныхъ деревьевъ, ютится лѣтній домъ въ нѣсколько комнатъ, украшенный снаружи глиняными колоннами и небольшою верандой, предъкоторою расположенъ бассейнъ. Отъ дома во всѣ стороны идутъ аллеи всевозможныхъ деревьевъ и между ними—грядки съ расхолеными виноградными кустами, съ проведенными къ каждому изъ нихъ маленькими красиво отдѣланными оросительными канавками. Сады непремѣнно обнесены высокими глиняными оградами

со множествомъ такихъ же колоннъ и съ одними тяжелыми воротами, выходящими на пыльную дорогу. Такимъ образомъ, каждый садъ или кишлакъ является убѣжищемъ довольно безопаснымъ отъ посторонняго соблазна, условіе необходимое здѣсь при существующей повальной слабости ко всему плохолежащему, не только у Туркменъ, но и у самихъ Узбековъ...

За городомъ, на возвышеніи, имѣющемъ форму земляной пирамиды, усѣченной на высотѣ приблизительно ста футовъ, расположены высокія крѣпостныя стѣны, имѣющія около полутораста саженъ по каждому фасу. Замѣчательно, что этотъ колоссальный, такъ-сказать, пьедесталъ крѣпости, обнесенный глубокимъ рвомъ, искусственный и, если вѣрить жителямъ самого Кята, насыпанъ изъ земли, извлеченной при проведеніи канала Ярмышъ...

На восточномъ фасѣ крѣпостной ограды расположены три полукруглыя башни. Надъ одною изъ нихъ еще на нѣсколько саженъ возвышается четырехъугольная деревянная вышка, а между двумя остальными расположены единственныя ворота. Все внутреннее пространство крѣпости, занятое прилипшими другъ къ другу мрачными, темными и полуразрушенными саклями съ одною мечетью, произвело на меня впечатлѣніе запустѣнія и ужасающей бѣдности. Но куда дѣлось это чувство, когда я взобрался на вышку крѣпости и взглянулъ съ высоты птичьяго полета на окрестности Кята!.. Зеленѣющія поля, темные сады съ желтоватыми пятнами кишлаковъ и сѣть блестящихъ на солнцѣ кана-

ловъ, по которымъ дробились и безъ плеска скользили мутныя воды великой рѣки, —развернулись предо мной, точно роскошные узорчатые ковры съ серебряными коймами... Какою-то нѣгой вѣялъ весь обширный кругозоръ, раскинувшійся предъ моими глазами; и природа, и люди млѣли въ неподвижности раскаленнаго воздуха. Только въ одномъ мѣстѣ, нарушая общую гармонію покоя, точно большой встревоженный муравейникъ, копошился нашъ лагерь, —лагерь далекихъ и незваныхъ сюда пришельцевъ...

## XXIV.

Нѣмецкая записка. — Движеніе къ Кошъ-купыру и къ ханскому саду. — Авангардная стычка. — Ночное нападеніе и угонъ верблюдовъ. — Авангардныя развлеченія подъ Хивой.

Вечеромъ, 27 мая. Загородный ханскій садъ.

Утромъ, 25 мая, предъ выступленіемъ изъ Кята, въ отрядѣ была получена записка генералъ-адъютанта Кауфмана, отъ 21 числа, написанная изъ предосторожности на нѣмецкомъ языкѣ и извѣщающая о томъ, что онъ благополучно переправился черезъ Аму, и съ частью Туркестанскаго отряда находится уже въ Хазаръ-аспѣ; въ семидесяти верстахъ отъ столицы ханства. Прося о скорѣйшемъ соединеніи съ нимъ нашихъ отрядовъ, генералъ увѣдомлялъ далѣе, что отрядъ его, состоящій изъ десяти ротъ, шести сотень, восьми орудій и двухъ митральезъ, будетъ подъ Хивой 30 мая. Генералъ Веревкинъ отвѣтилъ на томъ же языкѣ, что 26 числа будетъ ждать подъ Хивой дальнѣйшихъ приказаній...

«Итакъ, завтра подъ Хивой!» радостно восклицали

всѣ, выступая изъ Кята. Казалось, просто не дождешься этого «завтра»!.. Общее нетерпѣніе и солдатъ, и офицеровъ растетъ по мъръ приближенія къ цъли въ такой степени, что всѣ опечалятся не на шутку, если объявятъ, что будетъ, напримфръ, дневка сегодня или завтра. Между тъмъ время за послъдніе дни летитъ точно молнія: въ теченіе дня быстро мізняющіяся по пути картины не даютъ и почувствовать, какъ остался за плечами цълый переходъ... Придя на мъсто, уже чувствуещь и голодъ, и утомленіе, и не успѣещь подкрѣпить себя крайне немудрымъ произведеніемъ какогонибудь православнаго Лепорелло, какъ наступаетъ вечеръ, клонитъ ко сну... А если еще пересилилъ на время этотъ сонъ и взялся за перо, -- сразу чувствуещь все свое безсиліе передать бумагѣ и картины своеобразной природы съ ея культурными особенностями, мъняющіяся предъ нами какъ въ калейдоскопъ, и наши впечатлѣнія, мелькающія также быстро, какъ эти картины, но часы пролетаютъ какъ одна минута, прежде чемъ успешь набросать несколько страницъ...

Верстахъ въ восьми отъ Кята отряды переправились черезъ каналъ Шахъ-Аббатъ, столь же значительный какъ Клычъ-Ніязъ-бай, по деревянному мостику, имъющему на восточной сторонъ глиняную башню, исправляющую здъсь должность предмостнаго укръпленія. Хивинцы уже перестали портить мосты, такъ какъ убъдились, въроятно, что это совершенно безполезно...

За каналомъ мы сразу вступили въ сыпучіе пе-

ски, которые въ этомъ мѣстѣ врѣзываются клиномъ въ Хивинскій оазисъ и почти раздѣляютъ его на двѣ части. Пройдя еще верстъ пятнадцать въ этой новой обстановкѣ, мы подошли къ Кошъ-Купиру и около 5 часовъ вечера остановились въ его пустыхъ, брошенныхъ кишлакахъ.

Кошъ-купирскіе кишлаки, съ окружающими ихъ садами, лежатъ по берегамъ также огромнаго канала Казаватъ, и принадлежатъ большею частью диванъбегу и другимъ вельможамъ Хивинскаго ханства. Они представляютъ нѣчто особенное по своимъ размѣрамъ: можно сказать, что это положительно цѣлыя отдѣльныя укрѣпленія, заключающія въ своихъ зубчатыхъ стѣнахъ лабиринты всевозможныхъ безоконныхъ построекъ изъ глины, съ нѣсколькими просторными дворами. Не знаю, была ли въ этомъ надобность, но вечеромъ многіе изъ кишлаковъ были преданы огню, и зарево ихъ пожара долго освѣщало лагери соединенныхъ отрядовъ...

Въ этотъ же вечеръ неожиданно прибылъ Киргизъ, который какимъ-то чудомъ одинъ прокрался черезъ все ханство и привезъ изъ Оренбурга почту. Почти со времени оставленія Кавказа мы прервали всякія сношенія съ цивилизованнымъ міромъ и, конечно, не знаемъ, что въ немъ дѣлается. Сколько новаго, неожиданнаго, быть можетъ, произошло за это время въ политической и общественной жизни народовъ, невольно приходило въ голову, и съ этими мыслями мы бросились въ оренбургскій штабъ за свѣжими га-

зетами, но, увы! новъйшія изъ нихъ были отъ 25-го марта...

Отъ Кошъ-Купира до Хивы всего около шестнадцати верстъ. Пройдя половину этого разстоянія и переправившись черезъ нѣсколько каналовъ, вчера, около го часовъ утра, мы подошли къ загородному ханскому саду, который отличается отъ кошъ-купирскихъ кишлаковъ развѣ только своими еще болѣе грандіозными размѣрами. Отряды расположились вокругъ садовой ограды, а генералъ Веревкинъ со своимъ штабомъ въ самомъ саду.

Какъ только пришли сюда, подполковникъ Скобелевъ получилъ приказаніе продвинуться, если можно, впередъ еще на нѣсколько верстъ съ двумя сотнями Уральскихъ и Сундженскихъ казаковъ, обрекогносцировать мѣстность и затѣмъ, остановившись на удобномъ мѣстѣ, составить родъ авангарда. Скобелевъ пригласилъ меня примкнуть къ его поѣздкѣ, и мы тронулись по направленію Хивы...

Уже въ верстъ отъ ханскаго сада начали показываться по сторонамъ дороги небольшія партіи непріятельскихъ всадниковъ, но продолжали подвигаться не обращая на нихъ вниманія. Держась въ почтительномъ отдаленіи, всадники медленно отступали предъ нами и скрывались за ближайшими садами... Отъ хавъ версты двъ съ половиной, мы вышли на небольшую равнину, пересъченную нъсколькими арыками; на мостикъ, переброшенномъ черезъ одинъ изъ нихъ, копошилась спъшенная толпа въ нъсколько десятковъ человъкъ.

Чтобы не дать испортить мостикъ, Скобелевъ вызвалъ на вздниковъ изъ объихъ сотень и приказалъ мнѣ атаковать толпу. Мы понеслись въ карьеръ съ мѣста. Хивинцы успѣли снять лишь нѣсколько досокъ мостовой настилки, но замѣтивъ насъ бросились къ своимъ конямъ и ускакали прямо по дорогѣ. Увлекаясь за ними, мы попали въ узкую улицу между двумя кишлаками и вынеслись отсюда на большую равнину, окаймленную со всѣхъ сторонъ садами и глиняными стѣнками. Здѣсь непріятель разсыпался вѣеромъ и скрылся въ садахъ, а мы остановились посреди равнины, такъ какъ лошади были уже въ мылѣ, и за нами не въ первый разъ раздавались сигналы «шагомъ» и «стой». Вскорѣ къ намъ присоединился и подполковникъ Скобелевъ со своими сотнями.

Едва осѣла пыль, скрывавшая нашу малочисленность, какъ уже толпы непріятельскихъ всадниковъ начали показываться со всѣхъ сторонъ и сгущаться все болѣе и болѣе... Вскорѣ сплошныя массы Хивинцевъ заняли и кишлаки, оставшіеся у насъ въ тылу, и узкую дорогу между ними, по которой мы только что вынеслись на поляну: мы окружены, и путь отступленія отрѣзанъ...

Сотни спѣщились и открыли огонь, направляя его преимущественно на дорогу между кишлаками... Справа, изъ-за стѣнки одного сада, вдругъ вылетѣлъ плотный клубъ бѣлаго дыма, раздалось что-то въ родѣ пушечнаго выстрѣла, со свистомъ и визгомъ, потрясая воздухъ, пронеслось надъ нами ядро фальконета и шлеп-

нулось въ противоположной сторонѣ, въ толпѣ хивинскихъ же всадниковъ.

— Ловко! произнесъ есаулъ, стоявшій недалеко отъ меня на флангѣ сотни.—Жаль, что у нихъ мало этихъ пукалокъ; они бы этакъ скорѣе перебили другъ друга...

Перестрѣлка длилась уже четверть часа. Ожесточенные крики «аламанъ! аламанъ!», наполнявшіе воздухь, раздавались все ближе и ближе. Пули визжали со всѣхъсторонъ. Пролетѣли еще два-триядра... Вдругъ Хивинцы съ саблями наголо хлынули на поляну со стороны нашего лагеря... Минута была не изъ особенно пріятныхъ, но встрѣченные градомъ нашихъ пуль, они понеслись мимо кишлаковъ вправо и влѣво подобно стаямъ испуганныхъ зайцевъ... Дорога между кишлаками очистилась, и за нею, движимые точно ураганомъ, заклубились облака желтой пыли, изъ которыхъ начала прорѣзываться масса мчавщихся къ намъ бѣлыхъ всадниковъ... Наши!..

Оказалось, что фальконетные выстрѣлы Хивинцевъ, не причинивъ никакого вреда, оказали намъ одну только услугу: они подняли въ лагерѣ тревогу, и вотъ на помощь къ намъ послали оттуда всю кавалерію. Вмѣстѣ съ нею мы пошли впередъ, по слѣдамъ Хивинцевъ, но послѣдніе точно канули въ воду,—ни одного изъ нихъ не было уже видно. Не доѣзжая трехъ верстъ до Хивы, мы вернулись назадъ и подъ вечеръ прибыли въ лагерь. Въ авангардѣ снова остались двѣ сотни кавалеріи, къ которымъ вечеромъ послали изъ лагеря еще по одной ротъ Апшеронскаго

и Ширванскаго баталіоновъ...

Сегодня на разсвътъ неожиданная тревога подняла на ноги весь лагерь. Когда я выскочилъ изъ кибитки, пъхота уже стояла подъ ружьемъ, артиллеристы запрягали орудія, казаки сѣдлали коней и, перегоняя другъ друга, проносились къ своимъ сотнямъ. Вдали слышалась ружейная трескотня... Въ этой боевой обстановкъ священникъ въ полномъ облачении служилъ молебенъ предъ выстроившимися ротами Апшеронцевъ,

у которыхъ сегодня полковой праздникъ...

Дѣло вскорѣ разъяснилось и войска были распущены. Ночью, на лѣвомъ флангѣ лагеря, далеко выдвинулись впередъ верблюды Оренбургскаго отряда. Іомуты замѣтили это, и налет въ врасплохъ, отхватили болъе 400 головъ, но въ то время, когда они возвращались съ этою добычей, авангардъ Скобелева перерѣзалъ имъ дорогу, отбилъ обратно верблюдовъ и положилъ на мъстъ до двухсотъ человъкъ непріятелей. Говорятъ, что особенно отличилась при этомъ сотня Дагестанцевъ, которая хоть разъ наконецъ настигла Іомутовъ, но за то такъ, что рубила на выборъ и вернулась съ трофеями въ видъ іомутскихъ лошадей и оружія...

Черезъ нъсколько часовъ послъ тревоги, къ генералу прі халъ подполковникъ Скобелевъ для доклада объ утреннемъ нападеніи Хивинцевъ и на воз-

вратномъ пути завернулъ ко мнѣ въ кибитку.

- А лихое было д'єло сегодня! произнесъ онъ

между прочимъ съ довольною улыбкой. — Жаль, что у насъ мало конно-иррегулярцевъ. Вѣдь это золото!.. Они называютъ своего сотеннаго командира подполковника Квинитадзе, какъ принято у горцевъ, просто по имени, Иваномъ... Вотъ скачетъ Квинитадзе. Предъ нимъ, въ нъсколькихъ шагахъ, Лезгинъ настигаетъ Іомута и однимъ ударомъ раскроилъ ему черепъ. Іомутъ полетълъ съ коня, а Лезгинъ, догоняя слъдующаго, оборачивается на всемъ скаку къ своему командиру: «Иванъ!.. видълъ?» — Молодецъ! видълъ, — отвъчаетъ тотъ... Лезгинъ наноситъ новый ударъ и новый Іомутъ валится съ коня: «Иванъ!.. видѣлъ?» — Молодчина!-- повторяетъ командиръ... Лезгинъ не могъ уже догнать третьяго Іомута на превосходной лошади и выхватилъ пистолетъ; раздался выстрѣлъ и новая жертва грохнулась на землю вмѣстѣ съ конемъ; тотъ же бопросъ и тотъ же отвътъ... Да что вы тутъ коптите, поъдемте въ авангардъ. Тамъ у меня по крайней мъръ развлеченіе... Кстати, мой Мишка собирается дать сегодня генеральный шашлыкъ... Поъдемте.

Отправились.

Двѣ сотни, составлявшія авангардъ, стояли попрежнему въ четырехъ верстахъ отъ Хивы, на той самой полянѣ, на которой насъ выручило вчера неожиданное появленіе кавалеріи... До полудня время прошло въ безплодной перестрѣлкѣ съ мелкими непріятельскими партіями. Но къ этому времени Хивинцы высыпали въ столь значительныхъ силахъ и начали насѣдать на насъ такъ энергично, что пришлось дать знать въ ла-

герь... Не прошло и часа какъ оттуда снова прискакала кавалерія, а вслѣдъ за нею подошла и часть пѣхоты съ генераломъ Веревкинымъ.

По обыкновенію, держась почти внѣ выстрѣловъ, толпы непріятеля гарцовали до изнуренія лошадей и скрылись изъ виду послѣ нѣсколькихъ выстрѣловъ изъ нашихъ орудій. Послѣ этого и генералъ отвелъ войска въ лагерь, обѣщавъ усилить насъ на ночь двумя ротами...

Оставшись снова съ двумя сотнями, мы расположились отдыхать подъ тѣнью фруктовой рощи, на берегу небольшаго арыка. Но недолго продолжалось наше спокойствіе...

— Ну, Мишка, давай-ка теперь свой шашлыкъ! крикнулъ Скобелевъ, опускаясь на бурку.

Но прежде чѣмъ онъ окончилъ свою фразу, жикъ! жжикъ! шлепнули двѣ пули о стволъ дерева надъ нашими головами, и толпа непріятельскихъ всадниковъ ринулась на поляну изъ ближайшихъ садовъ съ хивинской стороны.

— Къ конямъ!.. Садись!...

Едва мы вскочили на лошадей, Хивинцевъ и слѣдъ простылъ... Подобныя выходки повторялись нѣсколько разъ и выводили всѣхъ изъ терпѣнія...

- Ишь, проклятые, какъ разгулялись! слышалось между казаками. Мало ихъ потрепали сегодня утромъ... Надо бы еще маленько почесать...
  - Въ самомъ дѣлѣ, надо бы ихъ еще разъ про-

учить, подхватиль Скобелевъ, но вѣдь не подойдутъ, канальи...

Въ это время солнце уже скрывалось за хивинскими садами, и со стороны лагеря показались двѣ роты съ орудіемъ, которыя шли къ намъ на подкрѣпленіе.

— Теперь, если хотите, мы можемъ и проучить хивинскихъ на вдниковъ, обратился я къ начальнику авангарда. — Стоитъ только заложить эти роты за арыкъ, а какому-нибудь взводу казаковъ вы вхать впередъ въ видъ разъ взда и затъмъ обратиться во мнимое бъгство по направлению засады. Навърно партія Хивинцевъ бросится преслъдовать и нарвется.

Предложеніе было принято. Роты залегли за арыкомъ, по объимъ сторонамъ орудія, а кавалерія, оставивъ на мъстъ одинъ взводъ, начала медленно удаляться назадъ. Оставшись вести «приманку», я объяснилъ казакамъ цъль движенія и мы тронулись.

Предъ арыкомъ широкая полоса равнины была затоплена водой, выпущенной Хивинцами для затрудненія нашего движенія. Далье черезъ четверть версты дорога пошла между глиняными стынками садовъ и вскорь выбыжала на новую небольшую поляну. Какъ только мы добхали до ея средины, изо всыхъ окружающихъ садовъ вылетыли дымки, завизжали пули и начали выскакивать толпы всадниковъ... Сдылать залпъ изо всыхъ ружей и повернуть назадъ было для казаковъ дыломъ одного мгновенія. Мы помчались что есть мочи. Вся масса Хивинцевъ, выхватывая сабли, съ торжествующими криками ринулась за нами... Вотъ мы

уже на равнинъ предъ нашимъ арыкомъ... уже подъ ногами лошадей расплескалась и забрызгала вода затопленной мъстности. Послышалось отрывистое «пли». Насыпь арыка точно дохнула дымомъ и треснулъ залпъ... Теперь Хивинцы повернули въ свою очередь и помчались назадъ во весь духъ, но не всъ: нъкоторые изъ нихъ барахтались въ водъ вмъстъ съ лошадьми, другіе корчились на сухой полянъ...

- Ваше благородіе, казакъ у насъ раненъ въ плечо, подлетѣлъ ко мнѣ урядникъ, когда мы уже остановились.
- Ты не видѣлъ? обратился съ другой стороны Насибъ.

— Чего?..

Онъ указалъ на мою лошадь, которая дрожала какъ въ лихорадкъ. Съ правой стороны по ея ребрамъ и задней ляшкъ струилась кровь: она была ранена тремя ружейными картечинами... Благословляю судьбу, что несмотря на эти раны бъдное животное не свалилось во время нашей бъшеной скачки предъ Хивинцами, иначе... я бы навърно не писалъ теперь этихъ строкъ...

## XXV.

Движеніе къ Хивъ и общее настроеніе.—Первыя трофеи-пушки.— Неудачная погоня за третьимъ орудіемъ и мои впечатльнія.—На перевязочномъ пункть.—Оригинальныя пули и хивинская депутація.—Революція въ городь, новый канъ и бъгство стараго.—Отвъть генерала и пересуды офицеровъ.—Письмо генерала Кауфмана.

5-го іюля. Лагерь подъ Хивой.

Много прошло дней и еще болѣе пронеслось событій и впечатлѣній со времени послѣдняго моего письма. Но вы, вѣроятно, уже знаете причину перерыва моихъ разсказовъ на самомъ, такъ-сказать, пикантномъ мѣстѣ... Во всякомъ случаѣ не буду забѣгать впередъ, и какъ ни трудно мнѣ писать лежа на спинѣ, постараюсь пополнить этотъ пробѣлъ насколько возможно...

Остановившись въ восьми верстахъ отъ Хивы, отряды Мангышлакскій и Оренбургскій ждали Туркестанцевъ единственно изъ военной деликатности, чтобы преждевременнымъ взятіемъ столицы ханства не поставить ихъ въ то непріятное положеніе, котораго такъ боялись сами въ теченіе похода, и которое непремѣнно

должны испытывать рвущіяся въ дѣло войска, перенесшія массу гигантскихъ трудовъ, если опоздаютъ нѣсколькими часами и придутъ къ шапочному разбору... Но Хивинцамъ, конечно, были недоступны эти тонкости. Стали, нейдутъ. Значитъ не могутъ, подсказывала имъ азіатская логика. Дерзость ихъ возрастала съ каждымъ днемъ. Они стали назойливы до такой степени, что не давали намъ покоя ни днемъ, ни ночью...

Съ утра 28 мая тысячи хивинскихъ всадниковъ начали насъдать на авангардъ, заскакивать въ тылъ и подлетать къ самому лагерю. Опрокинутые и отброшенные нъсколько разъ, они появлялись снова... Въ виду этого, генералъ Веревкинъ счелъ необходимымъ приступить, такъ-сказать, къ началу конца...

Около 12 часовъ утра онъ явился со всѣми войсками соединенныхъ отрядовъ къ мѣсту расположенія авангарда, и приказавъ подполковнику Скобелеву слѣдовать со своими войсками въ арріергардѣ за кавалеріей, двинулся впередъ въ направленіи къ Хивѣ. Пѣхота пошла въ головѣ общей колонны.

Войска были въ самомъ радужномъ настроеніи и шли въ смутномъ ожиданіи чего-то важнаго, какъ будто на давно объщанный праздникъ. Объ офицерахъ ужъ я и не говорю: трудно себѣ представить болье праздничный, болье счастливый видъ, чѣмъ былъ у нихъ. Они были почти въ томъ состояніи, когда человѣка такъ и подмываетъ плясать или обниматься... Я увѣренъ, что никто изъ насъ не съумѣлъ бы объяснить, чему собственно мы радовались? Родные,

друзья, или даже нормальныя условія жизни насъ не ждали въ Хивѣ. Мы знали, что пройдутъ еще многіє мѣсяцы, прежде чѣмъ насъ вернутъ на родину. Мы даже не обманывали себя насчетъ тѣхъ затрудненій, которыя могутъ вырости подъ стѣнами Хивы и, въ плохомъ случаѣ, поставить вверхъ дномъ всѣ достигнутые до сего времени результаты нашихъ жертвъ и усилій. Но тѣмъ не менѣе, таково было наше безотчетное настроеніе...

Дорога все время тянулась въ неизмѣнной хивинской обстановкѣ, между садами и кишлаками, черезъ канавы и арыки. Она то расширялась, пробѣгая по небольшимъ полямъ, то снова извивалась, стиснутая между глиняными стѣнками... Придерживаясь по обыкновенію безсмысленной своей тактики, непріятельскія массы неслись предъ нами сломя голову, безжалостно загоняя превосходныхъ своихъ коней, или разсыпались по окружающимъ садамъ и оглашали ихъ своими криками. Только изрѣдка, и то безплодно, не нанося намъ никакого вреда, Хивинцы пукали изъ своихъ фитильныхъ ружей въ то время, когда мѣстность на каждомъ щагу благопріятствовала самымъ смертоноснымъ засадамъ...

На одной полянѣ Хивинцы столпились въ большую массу и остановились... Къ головнымъ частямъ потребовали орудія.

— Эхъ-ма!.. Жги!.. жги, ребята! кричалъ на всемъ скаку есаулъ Горячевъ, вылетая впередъ со своими орудіями.

Грянулъ выстрѣлъ. Бѣлое кольцо его дыма еще расширялось въ воздухѣ, какъ ужъ послѣдовали другой и третій... Толпа дрогнула и быстро очистила поляну. Разсказывали ужъ послѣ сами Хивинцы, что въ то время самъ ханъ находился во главѣ этой толпы, и что одна изъ нашихъ гранатъ оторвала голову его лошади и разорвалась между окружавшими его. Ханъ повалился на землю, но быстро вскочивъ на ноги, сѣлъ на подведенную лошадь и ускакалъ за своими войсками...

Продвинувшись еще немного, мы очутились на большой площадкъ между кишлакомъ и нъсколькими кирпичными заводами. Войска начали здѣсь скучиваться, такъ какъ впереди узкая дорога между двумя глиняными стѣнками, въ которую уже вступили головныя части, позволяла проходить только вытянувшись въ длинную походную колонну... Впереди послышалась трескотня ружейной пальбы, загрем вли пушечные выстрѣлы и ядра одно за другимъ начали визжать черезъ наши головы... Впечатлѣніе было, конечно, не особенно пріятно. Киргизы, стоявшіе вмѣстѣ съ нами въ свитъ полковника Ломакина, соскочили съ лошадей и спрятались подъ воротами сосѣдняго кишлака. Туда же направился и одинъ изъ нашихъ эскулаповъ, но вскоръ онъ какъ бомба вылетълъ оттуда обратно на дорогу, какъ оказалось, выпертый Киргизами, такъ какъ подъ воротами ужъ не было мѣста...

Что дълалось впереди — никто не зналъ. Между тъмъ все могло кончиться въ одну минуту... Мнъ такъ хотълось быть хоть очевидцемъ происходящаго,

и любопытство поджигало меня въ такой степени, что минуты нашей остановки казались часами. Наконецъ, я не выдержалъ и хотя зналъ, что это не нравится Л., подъёхавъ къ нему, попросилъ его разрешенія и поскакалъ впередъ... Черезъ минуту я уже вынесся на открытое мъсто и очутился около моста, переброшеннаго черезъ большой каналъ Палванъ-Ата, пересъкавшій дорогу. По ту сторону моста, на дорогъ стояли дуломъ ко мнъ два брошенныя хивинскія орудія, а нѣсколько правѣе ихъ, за глиняною стѣнкой, двѣ Апшеронскія роты. За каналомъ дорога скатывалась нъсколько книзу, и не далъе 400 шаговъ отъ моста она упиралась въ хивинскую крѣпостную ограду, зубцы и бойницы которой внущительно выглядывали изъ-за разныхъ мелкихъ построекъ... Ограда точно курилась. Дымки перебъгали по ея бойницамъ, а пули насквозь пронизывали дорогу къ каналу...

Оказывается, что шедшіе во главѣ отряда Апшеронцы были уже недалеко отъ канала, когда за мостомъ раздались первые пушечные выстрѣлы Хивинцевъ... Роты прибавили шагу и, приближаясь къ каналу, неожиданно увидали предъ собой непріятельскую батарею изъ трехъ орудій. Въ ту же секунду грянуло дружное ура! и 4-я стрѣлковая рота съ капитаномъ Бекузаровымъ во главѣ, а за нею и 9-я, бросились черезъ мостъ на непріятельскую батарею... Хивинцы не ожидали Русскихъ такъ скоро и были поражены ихъ внезапнымъ появленіемъ предъ самымъ носомъ. Ура и стремительный напоръ Апшеронцевъ довершили ихъ

панику: они побъжали, успѣвъ оттащить назадъ только одну изъ своихъ пушекъ. Скучившись вокругъ хивинскихъ орудій, Апшеронцы очутились подъ сильнымъ огнемъ крѣпостной ограды и укрылись на время за ближайшею глиняною стѣнкой... Въ такомъ положеніи я засталъ эти двѣ роты, когда подъѣзжалъ къ каналу Палванъ-Ата.

Едва я приблизился къ мосту, какъ услышалъ недалеко отъ себя громкій голосъ, окликавшій меня по фамиліи. Оглянувшись, я увидѣлъ начальника штаба Оренбургскаго отряда, полковника Саранчова; онъ сидѣлъ на насыпи по сю сторону канала, укрываясь отъ выстрѣловъ тою же самою стѣной, за которой на противоположномъ берегу стояли Апшеронцы.

— Скачите, пожалуйста, къ генералу, произнесъ онъ, — и передайте, что здѣсь можно поставить орудія.

Я поскакалъ обратно. Пѣхота уже приближалась къ каналу. Но вмѣстѣ съ ней по узкой дорогѣ между двумя стѣнками двигались такія тучи пыли, что въ трехъ шагахъ солдаты исчезали въ нихъ точно призраки... За пѣхотой въ такой же обстановкѣ ѣхалъ генералъ Веревкинъ со свитой. Онъ былъ неузнаваемъ: загаръ исчезъ, а бѣлоснѣжные усы казались свѣтлорусыми,—все было покрыто желтою пылью...

Выслушавъ мой докладъ, генералъ приказалъ начальнику артиллеріи, полковнику Константиновичу, послать впередъ дивизіонъ конной батареи, а мнѣ—вести этотъ дивизіонъ куда слѣдуетъ. Мы понеслись... Черезъ минуту орудія уже стояли предъ мостомъ на

Палванъ-Атѣ и громили городскую ограду. Но Апшеронцевъ уже не было на прежнемъ мѣстѣ...

Послѣ первыхъ же выстрѣловъ нашихъ орудій подъѣхаль къ мосту и генералъ Веревкинъ. Какъ только мы остановились нѣсколько лѣвѣе дороги, возлѣ большаго дерева, стоявшаго по сю сторону канала, новое непріятельское ядро пролетѣло черезъ наши головы. Но гдѣ стрѣляли Хивинцы, внутри или внѣ крѣпостной ограды, не было видно. Говорили со всѣхъ сторонъ, что пушка, которую успѣли оттащитъ Хивинцы, стоптъ предъ городскими воротами, прямо противъ насъ, и то же самое подтвердилъ подъѣхавшій къ генералу полковникъ Саранчовъ... Въ это время къ мосту подходила голова одной изъ Ширванскихъ ротъ, и я пришелъ въ такое состояніе, точно хивинская пушка ускользала изъ моихъ собственныхъ рукъ... Ужъ именно охота пуще неволи!..

- Ваше превосходительство, позвольте мнѣ взять это орудіе, невольно вырвалось у меня, какъ только я услышалъ слова начальника штаба.
- Возьмите! отв'єтилъ генералъ, указывая на подходившую роту.

Бываютъ черезчуръ сильныя радости, какъ громомъ поражающія человѣка. Въ эту минуту меня охватила именно такая радость, но я увѣренъ, что пойметъ ее только тотъ изъ военныхъ, кто самъ испытывалъ нѣчто подобное... Соскочивъ съ лошади, я бросился къ Ширванцамъ и съ крикомъ ура! побѣжалъ впередъ.

Ура! ура!! подхватили бѣлыя рубашки и хлынули за мной...

Судя по подробному плану Хивы съ ближайшими ея окрестностями, который я досталъ еще на Кавказѣ, наша дорога должна была привести прямо къ сѣвернымъ воротамъ города, съ лѣвой стороны расположеннаго предъ воротами большаго зданія медресе Бекъ-Ніяза. Но вотъ, пробѣжавъ въ одно мгновеніе разстояніе около 400 шаговъ, мы очутились предъ этимъ зданіемъ. По лѣвую руку, нѣсколько не доходя до медресе, мимо меня точно мелькнула огромная баррикада, состоявшая изъ нѣсколькихъ сотъ арбъ, наваленныхъ другъ на друга. Она закрывала дорогу къ городскимъ воротамъ, но тогда на бѣгу это мнѣ не пришло въ голову и на баррикаду я не обратилъ никакого вниманія, тъмъ болье, что размышлять было некогда: пули летьли на насъ цълымъ дождемъ, солдаты валились на землю одинъ за другимъ...

Продолжая бѣжать по свободной дорогѣ, проходившей правѣе медресе, мы очутились на кладбищѣ, гдѣ за каждымъ памятникомъ уже лежали группы Апшеронцевъ. Прямо противъ насъ, шагахъ въ двѣнадцати, возвышалась зубчатая стѣна городской ограды съ двумя полукруглыми башнями по сторонамъ. Воротъ не было. Къ лѣвой башнѣ примыкало зданіе медресе, въ правую почти упиралась глиняная стѣнка. На кладбищѣ между этими тремя стѣнами скучились три наши роты подъ безнаказанными выстрѣлами Хивинцевъ... Солнце обливало ослѣпительными лучами

желтоватую стѣну крѣпостной ограды и только узкія бойницы чернѣли на этомъ нестерпимо яркомъ фонѣ. Едва я остановился, какъ вдругъ изъ одной крайней бойницы мелькнулъ огонекъ, грянулъ выстрѣлъ и рядъ сосѣднихъ бойницъ скрылся въ облакѣ бѣлесоватаго дыма... Еще выстрѣлъ.

«А!» раздалось за мной въ то же мгновеніе чье-то

громкое восклицаніе.

Быстро обернувшись назадъ, я увидълъ предъ собой на разстояніи одного шага капитана Бекузарова. Онъ стоялъ съ маленькою сабелькой въ рукъ противъ самаго входа въ медресе Бекъ-Ніяза. За дверьми, внутри медресе, я увидълъ въ ту же минуту дороднаго Туркмена въ огромной бараньей шапкъ и въ полосатомъ халатъ, уже замахнувшагося кривою саблей. Еще мигъ, сверкнуло подобно молніи стальное лезвіе... и капитанъ, конечно, палъ бы на мъстъ, но, къ счастію, Туркменъ со всего размаха хватилъ саблей о притолку двери. Насъ обоихъ обдало мелкою глиной въ то время, когда я почти инстинктивно уже спустилъ курокъ револьвера. Раздался выстрълъ, сабля выпала изъ рукъ Туркмена, онъ схватился за лъвый бокъ и крикнулъ «аманъ!» \*).

— Вотъ тебѣ «аманъ!» произнесъ я совершенно безсознательно и, съ грустью признаюсь, выстрѣлилъ вторично.

Теперь мнъ тяжело и вспоминать это. Но въ то

<sup>\*)</sup> Пощади.

время, опьяняющій запахъ пороха, огоньки непріятельскихъ выстрѣловъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ насъ и кровь своихъ привели меня въ такое остервенѣніе, о которомъ раньше я не имѣлъ и понятія. Туркменъ покачнулся, сдѣлалъ шага два назадъ и грохнулся на полъ. Я вскочилъ за нимъ въ медресе, а за мной капитанъ и десятка два солдатъ. Но въ моментъ, когда я заносилъ ногу на ступеньку предъ его дверьми, я почувствовалъ какъ будто кто стегнулъ меня бичомъ по голой икрѣ правой ноги и точно ударилъ палкой около чашки лѣвой. Въ первую минуту я не сознавалъ происшедшаго со мною и, остановившись возлѣ трупа Туркмена, невольно прислонился къ стѣнѣ, чтобы только перевести духъ, такъ какъ съ непривычки задыхался отъ сильнаго бѣга.

Медресе Бекъ-Ніяза—квадратное зданіе съ открытымъ дворикомъ въ срединѣ и со множествомъ дверей, ведущихъ съ этого двора въ отдѣльныя комнаты хивинскихъ бурсаковъ. Комнаты теперь были заняты верблюдами въ оригинальной упряжи и прислугой тѣхъ орудій, которыя около моста попали въ руки Апшеронцевъ. Солдаты Бекузарова разсыпались по двору и начали колоть хивинскихъ артиллеристовъ. Вскорѣ изъ разныхъ комнатъ донеслись до меня крики и стоны и я уже собирался уйти отъ этой потрясающей музыки, какъ къ дверямъ медресе подбѣжалъ князь Меликовъ.

— Чортъ знаетъ куда наши попали! торопливо воскликнулъ князь, въ одинъ прыжокъ очутившись

рядомъ со мной. — Меня прислали съ приказаніемъ отступить отсюда... Что вы здѣсь дѣлаете?

— Право не знаю... Я, кажется, раненъ въ ноги.

- Гдѣ? Покажите.

И онъ нагнулся, чтобы посмотрѣть. Но странно, мнѣ самому даже не пришло въ голову сдѣлать то же самое, хотя я простоялъ почти полминуты до прихода князя и уже чувствовалъ, какъ что-то жидкое расползается подъ голенищами моихъ сапогъ. Князь отыскалъ на моихъ рейтузахъ три круглыя отверстія: два около праваго колѣна и одно около лѣваго.

- Пойдемте, пойдемте... пока вы въ состояніи ходить, заторопился Меликовъ и направился къ двери. — Я попробовалъ двинуться за нимъ, но остановился на первомъ же шагѣ, боль была страшная и я не могъ становиться на лѣвую ногу. Наконецъ, сильно прихрамывая и опираясь на шашку, я началъ медленно подвигаться, вышелъ изъ медресе и сдѣлалъ нѣсколько шаговъ по дорогъ. Роты все еще лежали за могилами, но бойницы уже молчали и зловъщее ихъ безмолвіе нарушали только выстрълы нашей батареи у канала, да гранаты, пролетавшія оттуда черезъ наши головы за хивинскую ограду. Но вдругъ всѣ наши поднялись разомъ изъ-за своихъ закрытій и хлынули назадъ къ каналу сплошною толпой, наполнявшею дорогу. Въ то же мгновеніе крѣпостная стѣна и обѣ башни опоясались дымомъ, грянулъ дружный точно по командъ залпъ изо всѣхъ бойницъ и пули цѣлымъ снопомъ провизжали по дорогѣ.

Нѣсколько солдатъ упали, другіе остановились среди бѣгущихъ. Послышались разныя восклицанія.

«Ой, батюшки!.. оой!!.» какъ-то особенно громко крикнулъ предо мной майоръ Буравцовъ, раненый сразу въ лѣвую руку, въ спину и выше праваго локтя съ раздробленіемъ кости.

Тотъ же залпъ свалилъ съ ногъ раненыхъ болѣе или менѣе сильно майора Аварскаго, князя Аргутинскаго и задѣлъ въ щеку Ширванскаго офицера Өедорова.

Хивинцы продолжали безнаказанно посылать въ насъ пулю за пулей, и вокругъ меня все спѣшило поскорѣе выбраться изъ-подъ этихъ выстрѣловъ. Между тѣмъ, силы мои уже истощались; я принужденъ былъ останавливаться послѣ каждаго шага, а до моста еще оставалось около ста шаговъ. Въ это время два Лезгина выбѣжали ко мнѣ на встрѣчу, подняли меня на руки и понесли за ту стѣнку около канала, за которой стояли вначалѣ Апшеронцы \*). Здѣсь меня положили на землю предъ докторомъ Мешвеловымъ, который въ одно мгновеніе разодралъ въ клочки мои рейтузы, такъ что отъ нихъ уцѣлѣлъ только поясъ и затѣмъ осмотрѣлъ раны: правая нога была прострѣлена навылетъ, въ лѣвой около колѣнныхъ суставовъ засѣла пуля.

Черезъ минуту раны были наскоро перевязаны

<sup>\*)</sup> Этимъ двумъ Лезгинамъ я обязанъ сохраненіемъ жизни. Не будь ихъ помощи, я бы свалился и тогда, неминуемо, подвергся бы участи остальныхъ неподобранныхъ раненыхъ, которые оказались на другой день съ отрубленными головами и съ распоротыми животами.

клочками моего же окровавленнаго бѣлья, я перенесенъ за мостъ и положенъ въ ожиданіи носилокъ за то дерево, около котораго стоялъ генералъ Веревкинъ, когда мы бросились за третьимъ орудіемъ. Нѣсколько правѣе меня на берегу канала стояла батарея нашихъ орудій и, подъ руководствомъ самого начальника артиллеріи, посылала въ городъ снарядъ за снарядомъ. Другихъ войскъ я не видѣлъ. Генерала уже не было, онъ отъ- ѣхалъ назадъ, будучи раненъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ я лежалъ теперь подъ защитой дерева; шальная хивинская пуля попала старику прямо въ лобъ, но къ счастью, не пробивъ черепа, засѣла подъ кожей и была вскорѣ вырѣзана. У этого же дерева былъ раненъ саперный подпоручикъ Саранчовъ, братъ начальника штаба.

Не пролежалъ я и минуты подъ этимъ несчастливымъ деревомъ, какъ пули завизжали снова... Откуда-то взялся въ это время и подбѣжалъ ко мнѣ Имеретинъ, человѣкъ подполковника Гродекова.

- Ахъ, ваши благороди!.. бѣдни ваши благороди!.. началъ онъ, разводя руками отъ удивленія или соболѣзнованія.
  - Отойди отсюда, прервалъ я, тебя могутъ...
- Ай! крикнулъ Имеретинъ на половинѣ моей фразы, быстро поднося ко рту прострѣленный палецъ лѣвой руки.
  - .... Ты pa...... У с образова в положения на
- Ай! вторично и какъ-то глухо прервалъ онъ мою фразу, хватаясь объими руками за правый бокъ.

Поблѣднѣвъ въ одно мгновеніе какъ полотно, Имерентинъ свернулся на бокъ и повалился какъ снопъ... Вторая пуля угодила несчастному подъ самыя ребра.

Вслѣдъ за этимъ ко мнѣ подошелъ полковникъ Константиновичъ и, узнавъ, что я валяюсь въ ожиданіи носилокъ, которыхъ, кстати, и не имѣлось при Кавказскомъ отрядѣ,—былъ такъ любезенъ, что отправился распорядиться этимъ лично. Черезъ нѣсколько минутъ ко мнѣ явился молодой офицеръ одного изъ Оренбургскихъ баталіоновъ и съ нимъ восемь человѣкъ солдатъ съ носилками. Подняли и понесли меня... но куда? Гдѣ перевязочный пунктъ, гдѣ даже отряды? Никто изъ насъ не зналъ и не у кого было спросить...

Пока солдаты, чередуясь между собой и отыскивая пристанище, наугадъ несли меня назадъ черезъ разные поля и сады, натыкаясь на каждомъ шагу на арыки и стѣнки, мысли мои перелетѣли однимъ взмахомъ черезъ степи и море, къ родному уголку за снѣжными вершинами далекаго края. Предо мной въ живыхъ картинахъ пронеслись и беззаботное дѣтство, и лучшіе годы юности; вокругъ меня тѣснились живые образы близкихъ сердцу людей; надо мной какъ-то особенно привѣтливо встала свѣтлая лазуръ родного неба; мнѣ послышались и вечернее журчаніе знакомаго ручья, и шумъ отдаленнаго водопада; я замиралъ, прислушиваясь къ нимъ, всматриваясь въ дорогія лица... Но вотъ все это точно задергивается туманною пеленой, мракомъ, начинаетъ ускользать отъ меня какъ при-

зракъ, какъ дорогое видѣніе... и мнѣ стало невыразимо грустно!...

Съ нынъшнимъ днемъ, думалъ я, должны были окончиться, хотя на время, вст невзгоды и лишенія тяжелаго похода. Казалось, насъ уже ждетъ своеобразная, заманчивая Хива, къ которой два мѣсяца подъ рядъ и днемъ, и ночью стремились наши мысли... Неужели меня здѣсь ждали только пули и нынѣшній день будетъ только началомъ неизвѣданныхъ еще и, быть можетъ, безконечныхъ мукъ!.. Да еще муки ли только ждутъ меня? Увижу ли я все то, съ чѣмъ не легко было разстаться и на время, или долженъ сказать безвозвратно прости и сраженной молодости, и излюбленнымъ мечтамъ, и надеждамъ многихъ лѣтъ?.. Неужели такъ скоро... вѣдь я не жилъ еще! И двѣ слезы готовы были скатиться съ моихъ рѣсницъ, но я поспѣшилъ оправиться, такъ какъ мы подходили въ это время къ конно-иррегулярцамъ, стоявшимъ на небольшой прогалинъ между садами. Солдаты остановились здъсь на минуту и я былъ окруженъ Лезгинами, которые наперерывъ другъ предъ другомъ спъшили принести мнѣ свои поздравленія, даже не спрашивая какъ я раненъ, точно дѣло было не въ этомъ. Таковъ, оказывается, военный обычай этого племени...

По указанію Лезгинъ, солдаты отыскали вскоръ превосходный садъ, гдѣ и помъстили генерала Веревкина. Этотъ же садъ былъ назначенъ перевязочнымъ пунктомъ, и вотъ, наконецъ, принесли меня сюда и положили возлѣ широкаго пруда, подъ тѣнью раскидистыхъ карагачей. Ко мнѣ бросаются доктора, снимаютъ съ ногъ окровавленное тряпье, одинъ за другимъ зондируютъ раны и хозяйничаютъ въ моемъ тѣлѣ, и наконецъ, перевязываютъ какъ слѣдуетъ и оставляютъ меня въ покоѣ, придя къ тому убѣжденію, что извлечь пулю невозможно, такъ какъ она засѣла въ опасномъ мѣстѣ между колѣнными суставами, на глубинѣ почти двухъ вершковъ... Утѣшительно!.. Не правда ли?..

Между тѣмъ около меня уже раздаются стоны и крики,—число раненыхъ быстро ростетъ вокругъ пруда: однихъ приводятъ, другихъ приносятъ, а наиболѣе счастливые подходятъ сами и, усаживаясь гдѣ-нибудь въ тѣни, молча и сосредоточенно ждутъ своей очереди стать подъ немилосердные скальпели и зонды...

Нѣкоторые изъ раненыхъ страдали ужасно. Между прочими особенно врѣзался въ моей памяти одинъ несчастный, котораго поддерживали два солдата. Его бѣлая рубашка была окрашена кровыо противъ самой груди; онъ не могъ ни сидѣть, ни лежать, стоналъ какъ-то отрывисто и глухо, и такъ его ломали корчи, что я не могъ смотрѣть и отвернулъ свою голову... Иногда казались даже странными ужасныя страданія нѣкоторыхъ, при относительно весьма незначительныхъ ранахъ. Но дѣло вскорѣ разъяснилось...

— Посмотрите, господа, чѣмъ стрѣляютъ эти канальи! произнесъ одинъ изъ врачей, только-что вынувшій пулю,—вѣдь это хуже всякихъ разрывныхъ пуль!..

Офицеры, стоявшіе около меня, обернулись, чтобы

посмотрѣть на хивинское изобрѣтеніе, и вскорѣ одинъ изъ нихъ принесъ показать и мнѣ оригинальную, уже нѣсколько сплюснутую, пулю, состоявшую изъ толченаго стекла, обернутаго въ свинцовую оболочку... Впослѣдствіи я слышалъ отъ самихъ Хивинцевъ, что подобныя пули въ большомъ ходу у всѣхъ Туркменъ.

Послѣ пуль общее вниманіе было привлечено толпой хивинскихъ стариковъ, человѣкъ въ десять, чинно проходившихъ мимо перевязочнаго пункта въ огромныхъ бѣлыхъ тюрбанахъ и въ цвѣтныхъ халатахъ. Это была депутація города Хивы, пробиравшаяся къ генералу Веревкину для передачи ему просьбы о прекращеніи нашей канонады, производящей въ городѣ страш-

ныя опустошенія...

По словамъ этой депутаціи, вслѣдъ за первыми извѣстіями о намѣреніи Русскихъ предпринять настоящую экспедицію, вліятельные люди Хивы раздѣлились на двѣ политическія партіи, изъ коихъ одна проповѣдывала сопротивленіе во что бы то ни стало, а другая—безусловное исполненіе всѣхъ требованій Россіи. Во главѣ первой партіи сталъ главный сановникъ ханства Матъ-Мурадъ, диванъ-беги, сынъ раба-Персіянина, а второю руководилъ 20-тилѣтній юноша, родной братъ хивинскаго хана, Сеидъ-Ахметъ или Атаджанъ-тюря. Нужно замѣтить, что, какъ бывшій воспитатель хана и какъ человѣкъ рѣшительный и энергическій, Матъ-Мурадъ имѣлъ на него огромное вліяніе, и благодаря этому почти неограниченно управлялъ всѣмъ ханствомъ.

При такихъ условіяхъ борьба партій была немыслима. Матъ-Мурадъ не только навязалъ хану свою политику, но еще сумѣлъ увѣрить, что его братъ подкупленъ Русскими и добивается престола во что бы то ни стало... Немилость встревоженнаго деспота, конечно, не замедлила обрушиться на голову Атаджана: мѣсяцевъ за восемь до нашего появленія подъ Хивой онъ попалъ подъ строгое заключеніе, въ которомъ томился въ ежедневномъ ожиданіи своей казни вплоть до 28 мая, когда неожиданное обстоятельство измѣнило судьбу несчастнаго хивинскаго принца...

28 мая, какъ я уже разсказывалъ, Мадраимъ-ханъ рѣшился лично попытать счастья и встрѣтилъ насъ во главѣ своихъ войскъ въ двухъ верстахъ отъ города Хивы. Въ то время, когда ханъ былъ еще за стънами, въ городѣ уже распространилось извѣстіе о томъ, что войска его разбиты и обращены въ бѣгство, а онъ самъ едва спасся отъ плѣна послѣ убитой подъ нимъ лошади... Въ Хивъ тотчасъ же вспыхнуло возмущение: огромная партія недовольных жестоким в и корыстолюбивымъ управленіемъ Матъ-Мурада немедленно освободила молодаго Атаджана и провозгласила его ханомъ... Вскоръ послъ этого къ городскимъ воротамъ подъѣхалъ и отступавшій предъ нами низверженный владѣтель Хивы, но его не впустили въ городъ. Говорятъ, что ханъ совершенно растерялся при извъстіи о переворотѣ, совершенномъ въ его отсутствіи. Матъ-Мурадъ, напротивъ, точно ждалъ его, спокойно предложиль бѣжать немедленно къ Іомутамъ, «такъ какъ

размышлять нѣкогда, Русскіе могутъ настигнуть каж-

дую секунду»...

Такъ и сдѣлали: Мадраимъ-ханъ и его руководитель, въ сопровожденіи нѣсколькихъ сотъ преданныхъ имъ всадниковъ, обскакали городскую ограду и удалялись отъ ея южныхъ воротъ въ то самое время, когда предъ сѣверными уже показались бѣлыя рубашки...

- Итакъ, партія мира восторжествовала въ Хивѣ и Атаджанъ немедленно откроетъ городскія ворота, какъ только будутъ изгнаны Іомуты, которые только и продолжаютъ сопротивляться, говорила депутація, присоединяя къ этому просьбы населенія о прекращеніи канонады.
- Наши пушки не замолчать до тѣхъ поръ, коротко отвѣтилъ генералъ, —пока ворота Хивы не будутъ отворены. Поспѣшите сдѣлать это, если хотите спасти свой городъ. Иначе завтра я разнесу его!..

Съ этимъ отвѣтомъ депутація повернула назадъ и медленно потянулась снова мимо перевязочнаго

пункта...

Солнце уже приближалось къ горизонту... У Палванъ-аты все еще гремѣли по временамъ наши орудія... Только небольшая часть пѣхоты, подъ начальствомъ Скобелева, оставалась еще у канала и, прикрывая артиллерію, устраивала ей въ то же время земляную батарею; остальныя войска соединенныхъ отрядовъ были уже отведены нѣсколько назадъ и расположены двумя группами, въ двухъ большихъ садахъ, недалеко другъ отъ друга...

Наконецъ, и я перенесенъ съ перевязочнаго пункта въ Кавказскій лагерь, гдѣ уже ожидали меня джеломейка, разбитая подъ тѣнью деревьевъ, чистая постель и чай,—все, о чемъ только можно было мечтать здѣсь въ моемъ новомъ положеніи... Знакомые офицеры обоихъ отрядовъ наполнили вскорѣ мое жилище, и я съ удовольствіемъ вспоминаю то дружеское участіе, которое они выражали мнѣ одинъ предъ другимъ. Въ особенности я никогда не забуду братьевъ Бекузаровыхъ, ухаживавщихъ за мной такъ, какъ это дѣлаютъ только самые близкіе люди...

Разговоръ собравшихся у меня вращался, конечно, вокругъ событій все еще переживаемаго дня.

— Сегодня, надо отдать справедливость, говорилъ одинъ, -- мы «сунулись въ воду, не спросясь броду», и поэтому глупъйшимъ образомъ попали въ хивинскую ловушку... Помилуйте! лѣзть на незнакомую крѣпость, какъ кто хотълъ, безъ общаго плана атаки, безо всякой рекогносцировки, не им вя лъстницъ, не удостов врившись есть ли ворота, гдв они и въ какомъ состояніи, — на что это похоже!.. Положимъ, мы въ Средней Азіи и им вемъ предъ собой противника, съ которымъ очень часто можно шутить, но Хива же все-таки не Мангитъ и не Ходжали, а мы и къ нимъ подходили съ большимъ военнымъ смысломъ, чѣмъ сегодня... Досаднъе всего, что не подумали о лъстницахъ! По крайней мъръ, разъ уже сунулись, полъзли бы на стѣну и сегодня же блистательно покончили бы съ Хивой...

— Совершенно вѣрно, подтвердилъ другой, — и къ сожалѣнію, въ военномъ дѣлѣ всякая ошибка непремѣнно влечетъ за собой и другую: еслибы храбрые Апшеронцы, попавшіе на кладбище и подъ перекрестный огонь въ упоръ, догадались отойти назадъ послѣ перваго же безнаказаннаго залпа съ крѣпостной ограды, ошибка дня обошлась бы не такъ дорого... А то они прождали за могилами ровно столько времени, сколько нужно Хивинцамъ для того, чтобы вновь зарядить свои допотопныя ружья... Одна эта ошибка стоила сегодня нѣсколькихъ офицеровъ и болѣе двадцати нижнихъ чиновъ...

Разсужденія въ такомъ родѣ длились у меня до поздняго вечера, пока одинъ изъ вошедшихъ не далъ новое направленіе разговору, сообщивъ, что получено письмо отъ генерала Кауфмана, въ которомъ онъ извъщаетъ, что находится вмѣстѣ съ Туркменскимъ отрядомъ у Янги-арыка, въ семнадцати верстахъ отъ Хивы, и соединится съ ними завтра, то-есть 29 мая...

Было за полночь. Огни погасли и глубокая тишина давно уже царила въ Кавказскомъ лагерѣ. Бодрствовали среди этого всенаполняющаго безмолвія ночи только на батареѣ у Палванъ-аты, откуда доносился по временамъ гулъ орудійнаго выстрѣла, вслѣдъ за которымъ огненная полоска, точно вылетая изъ-за садовой ограды, направлялась къ Хивѣ и разсѣкала на мгновеніе темное небо... Опять тишина на нѣсколько минутъ... новый гулъ и новый огненный слѣдъ на темномъ фонѣ беззвѣздной ночи... Бодрствовалъ и я, прикованный къ постели, и среди окружающей тишины безучастно прислушивался къ гулу, безучастно взиралъ на зрѣлище ночнаго полета снарядовъ, чувствуя и лиморадочную слабость, и боль, и утомленіе, но напрасно стараясь заснуть, пока, измученный, я не принялъ предъразсвѣтомъ почти опасную дозу морфія...

## XXVI.

Прибытіе туркестанцевь, встрѣча генерала фонъ-Кауфмана и его условія. — Послѣднія дѣйствія генерала Веревкина. — Свита главнаго начальника экспедиціи и его торжественное вступленіе въ Хиву. — Обращеніе къ войскамъ и къ депутаціи. — Телеграмма Государю. — Достопримѣчательности Хивы.

Нужно ли говорить, что, на долго прикованный къ постели, я не только не могъ быть непосредственнымъ свидътелемъ дальнъйшихъ эпизодовъ нашей экспедиціи, но пролежавъ съ лишнимъ два мъсяца въ разстояніи ружейнаго выстръла отъ ограды Хивы, мнъ даже не пришлось быть въ этомъ городъ и лично познакомиться съ его достопримъчательностями. Тъмъ не менъе, полагаю не лишнимъ хотъ бъгло коснуться происходившаго въ городъ и въ оазисъ за время моего тоскливаго лежанія...

28 мая, когда кавказцы и оренбуржцы бились подъ стѣнами Хивы, главный начальныкъ экспедиціи, генераль-адъютантъ фонъ-Кауфманъ, вмѣстѣ съ турке-

станскими войсками, прибылъ къ селенію Янги-арыкъ и, расположившись здѣсь, въ 20 верстахъ отъ столицы ханства, просилъ запиской генерала Веревкина соединиться съ нимъ на слѣдующій день, около 8 часовъ утра, на берегу канала Палванъ-ата, верстахъ въ шести отъ города.

Веревкинъ не могъ исполнить это требованіе: онъ и самъ былъ раненъ, да и перевозка другихъ раненыхъ представила бы большія затрудненія. Поэтому на встрѣчу туркестанцамъ онъ отправилъ на другой день рано утромъ изъ обоихъ отрядовъ 2 роты, 4 сотни и 2 конныхъ орудія съ полковниками Ломакинымъ и Саранчовымъ. Колонна эта соединилась съ туркестанскимъ отрядомъ около моста Сари-кепри, верстахъ въ двухъ отъ города.

Еще ранѣе и нѣсколько дальше отъ города, Кауфманъ былъ встрѣченъ депутацією Хивинцевъ, съ которою явились также вновь избранный ханъ Атаджанътюря и его престарѣлый дядя, Сеидъ-Омаръ. Послѣдній обнажилъ голову передъ генераломъ и съ большимъ волненіемъ въ голосѣ произнесъ нѣсколько привѣтственныхъ фразъ, на которыя Кауфманъ отвѣтилътребованіемъ безусловной покорности.

— Только въ немъ, добавилъ генералъ,—вы можете обрѣсти спасеніе города, населенія и имущества. Извольте поэтому немедленно раскрыть Хазаръ-аспскія ворота, черезъ которыя я желаю вступить въ городъ, свезти къ нимъ всѣ ваши орудія и очистить путь къ дворцу хана. Даю два часа времени на это.

Люди Атаджана поскакали въ городъ, чтобы исполнить эти требованія, а наступающіе войска, остановившись въ виду города, ожидали истеченія назначеннаго срока, какъ вдругъ со стороны лагеря Кавказцевъ послышалась цѣлая канонада. Наши орудія пробивали въ это время брешь въ оградѣ, черезъ которую около і і часовъ утра и ворвалась въ городъ часть Кавказцевъ со Скобелевымъ.

Полагая, что быть можетъ канонада вызвана враждебными дѣйствіями неугомонныхъ Туркменъ, Кауфманъ послалъ узнать объ этомъ въ городѣ и въ оренбургскій лагерь и получилъ отъ Веревкина такое разъясненіе:

«Въ Хивѣ двѣ партіи: мирная и враждебная. Послѣдняя ни чьей власти не признаетъ и дѣлала въ городѣ всякія безчинства. Чтобы разогнать ее и имѣть хотя какую-нибудь гарантію противъ вѣроломства жителей, я приказалъ овладѣть съ боя одними изъ городскихъ воротъ (Шахъ-абадскими), что и исполнено. Войска, взявшія ворота, заняли оборонительную позицію около нихъ, гдѣ и будутъ ожидать приказанія в-пр-ства».

Мотивированное такимъ образомъ занятіе Шахъабадскихъ воротъ, у насъ объясняютъ желаніемъ Веревкина закрѣпить этимъ фактомъ, что честь занятія столицы ханства, какъ и покореніе всей населенной ея территоріи на 275-верстномъ протяженіи отъ устья Аму-Дарьи, принадлежитъ ввѣреннымъ ему отрядамъ, Кавказскому и Оренбургскому, а не Туркестанскому, что было совершенно вѣрно. Многіе однако сомнѣвались въ необходимости такого дѣйствія.

Но какъ бы то ни было, получивъ записку Веревкина и извъщение изъ города, что тамъ уже исполнены всѣ требованія относительно воротъ и орудій, генералъ Кауфманъ вступилъ въ Хиву весьма торжественно. Колонна, предназначенная для этого, состояла изъ частей всѣхъ трехъ отрядовъ \*) и двинулась съ музыкой Апшеронцевъ и съ развернутыми знаменами. Въ огромной свитъ генерала, простиравшейся до 300 всадниковъ, слѣдовали Великій Князь Николай Константиновичъ, герцогъ Лейхтенбергскій Евгеній Максимиліановичъ, генералы Головачевъ, Троцкій, Пистолькорсъ и Бордовскій, посланникъ при Японскомъ дворъ Струве, медицинскій инспекторъ Суворовъ, американскій корреспондентъ Макъ-Гаханъ, уполномоченные «Краснаго Креста», множество адъютантовъ и чиновниковъ, офицеры всъхъ родовъ оружія, представители Бухарскаго эмира и Коканскаго хана съ своими свитами, депутація Хивы съ молодымъ Атаджаномъ во главѣ и наконецъ казаки конвойной сотни и масса всякихъ переводчиковъ и джигитовъ въ своихъ разнохарактерныхъ, яркихъ костюмахъ. Въ сопровожденіи этой блестящей массы всадниковъ, въ которой развъвались цвѣтные значки разныхъ отрядныхъ и другихъ начальниковъ, генералъ Кауфманъ вступилъ въ Хазаръаспскія ворота, у которыхъ уже были выставлены всѣ

<sup>\*) 9</sup> ротъ, 7 сотенъ и 8 орудій.

снятыя со стѣнъ орудія и гдѣ ожидали его старикъ Сеидъ-Омаръ съ обнаженной головой и за нимъ громадная толпа горожанъ, сельскаго люда, пригнаннаго сюда для обороны города и плѣнныхъ персовъ. Все это и особенно персы, видѣвшіе въ солдатахъ своихъ избавителей отъ тяжелой неволи, громко привѣтствовали войска...

Торжественное шествіе продолжалось затѣмъ черезъ городъ къ цитадели, по единственной, наскоро расчищенной улицѣ, по сторонамъ которой всѣ переулки и площади все еще были забарикадированы тысячами аробъ, нагруженныхъ разнымъ скарбомъ; на нихъ же ютились массы женщинъ и дѣтей,—семьи сельчанъ, пригнанныхъ со всѣхъ окрестностей для обороны столицы.

Вступивъ въ цитадель, войска остановились на площади передъ дворцомъ хана. Здѣсь генералъ Кауфманъ объѣхалъ ихъ и, остановившись затѣмъ въ срединѣ карре, произнесъ громко и внятно:

— Братцы! Презирая неимовърныя трудности съ героическимъ самоотверженіемъ, вы блистательно исполнили волю нашего возлюбленнаго Царя-Батюшки. Цъль наша достигнута; мы—въ стънахъ Хивы. Поздравляю васъ съ этимъ молодецкимъ подвигомъ, съ побъдой, и именемъ Государя Императора благодарю за ваши труды и славную службу дорогому отечеству!

Отвѣтомъ на это было, говорятъ, столь оглушительное «ура!» что толпы Хивинцевъ, тѣснившіяся за войсками и не ожидавшія такого взрыва, въ первую минуту шарахнулись въ стороны...

Послѣ этого Кауфманъ вошелъ во дворецъ, который уже занимала одна изъ нашихъ ротъ и гдѣ его ожидали депутаціи отъ города и окрестнаго населенія, и, поднявшись на одну изъ его галлерей,—гдѣ стояло какое-то подобіе трона, сидя на которомъ ханъ чинилъ обыкновенно свой судъ,—обратился къ присутствующимъ туземцамъ съ такими словами:

— Вѣдайте сами и передайте всѣмъ, что теперь вражда наша кончена и что отнынѣ вы встрѣтите въ насъ только своихъ покровителей. Пусть народъ пребываетъ въ полномъ спокойствіи и обратится къ своимъ мирнымъ занятіямъ: войска великаго Акъ-Падишаха \*) не только сами не обидятъ никого, но и никому не дадутъ ихъ въ обиду, пока мы находимся въ предѣлахъ ханства. За это я вамъ ручаюсь. Но помните и передайте также и то, что не будетъ никакой пощады тѣмъ, которые въ точности не исполнятъ моихъ приказаній и послѣдуютъ наущеніямъ людей безразсудныхъ и зловредныхъ. Ваше благополучіе, слѣдовательно, будетъ зависѣть отъ вашего благоразумія и покорности.

Войска послѣ этого остались въ цитадели, а Кауфманъ выѣхалъ изъ города въ сопровожденіи своей конвойной сотни и посѣтилъ лагери Кавказцевъ и Оренбуржцевъ, гдѣ также поздравлялъ и благодарилъ всѣ части. Послѣ этого онъ навѣстилъ генерала Веревкина, а затѣмъ и насъ, раненыхъ офицеровъ. Въ моей ки-

<sup>\*)</sup> Бѣлаго Царя.

биткъ онъ провелъ съ четверть часа, усѣвшись на единственный складной табуретъ и весьма любезно разспрашиваль о состояніи моихъ ранъ и о дѣлѣ, въ которомъ они были получены. Второму посѣтителю, вошедшему въ мое жилище вмѣстѣ съ генераломъ, сѣсть было не на что и онъ прослушалъ мой разсказъ стоя. Между тѣмъ оказалось, что это былъ Великій Князь Николай Константиновичъ, котораго походный загаръ измѣнилъ въ такой степени, что я не узналъ его и принялъ, по погонамъ, за капитана генеральнаго штаба изъ обыкновенныхъ смертныхъ. Его Высочество, какъ и герцогъ Лейхтенбергскій, посѣщали насъ, раненыхъ, и впослѣдствіи.

Въ тотъ же день вечеромъ генералъ Кауфманъ отправилъ съ двумя джигитами въ Ташкентъ, для передачи въ Петербургъ, телеграмму такого содержанія:

«Войска Оренбургскаго, Кавказскаго и Туркестанскаго отрядовъ, мужественно и честно одолѣвъ неимовѣрныя трудности, поставляемыя природою на тысячеверстныхъ пространствахъ, которыя каждому изънихъ пришлось совершить, храбро и молодецки отразили всѣ попытки непріятеля заградить имъ путь къцѣли движенія, къ городу Хивѣ, и разбивъ на всѣхъпунктахъ туркменскія и хивинскія скопища, торжественно вошли и заняли 29 сего мая павшую предъними столицу ханства. 30 мая, въ годовщину рожденія императора Петра I, въ войскахъ отслужено молебствіе за здравіе Вашего Императорскаго Величества и панихида за упокой Петра I и подвижниковъ, убіен-

ныхъ въ войнѣ съ Хивою. Ханъ Хивинскій, не выждавъ отвѣта отъ меня на предложеніе его полной покорности и сдачи себя и ханства, увлеченный воинственною партією, бѣжалъ изъ города и скрывается нынѣ въ средѣ юмудовъ, неизвѣстно въ какой именно мѣстности. Войска Вашего Императорскаго Величества бодры, веселы, здоровы».

Такъ завершился день паденія Хивы. Чувствую, что здѣсь было бы умѣстно болѣе или менѣе обстоятельное описаніе своеобразныхъ достопримѣчательностей этого издревле невольничьяго рынка Средней Азіи. Но, какъ я уже говорилъ, мнѣ, къ сожалѣнію, не пришлось видѣть Хиву и могу поэтому подѣлиться только тѣми скудными свѣдѣніями о ней, которыя я собиралъ лежа на носилкахъ...

Столица древняго Ховаразма не такой въ сущности значительный и многолюдный городъ, какъ это можно было думать, судя по протяженію его внѣшней ограды. Она простирается до семи верстъ, имѣетъ грушевидное очертаніе и по своей профили довольно внушительна, если хотите, но только для противника, не имѣющаго артиллеріи. Она представляетъ глинобитную, чрезвычайно массивную зубчатую стѣну, имѣющую 5 сажень высоты, прорѣзанную густо расположенными бойницами и черезъ каждыя 20 сажень полукруглыми башнями. Вдоль всей ограды тянется ровъ, которымъ большею частью служатъ весьма значительные ирригаціонные каналы. Воротъ одиннадцать и по сторонамъ каждыхъ изъ нихъ—двѣ высокія башни. Но

внутреннее пространство, охваченное этой оградой и представляющее гладкую равнину, только на половину занято постройками 25 тысячнаго населенія города; остальное — общирные пустыри среди нѣсколькихъ большихъ садовъ и кладбищъ. Въ центрѣ города, по восточному обыкновенію, расположенъ такъ называемый аркъ или цитадель. Онъ представляетъ правильный четыреугольникъ въ 200 и 300 сажень по сторонамъ, тѣсно застроенный и обнесенный оградою еще болье высокой, чьмъ внышняя, но съ такой же массой башень, между которыми особенно выдъляются своими размѣрами четыре угловыя. Въ аркѣ расположенъ ханскій дворецъ, — обширное кирпичное зданіе съ нѣсколькими дворами, въ архитектурномъ отношеніи не представляющее ничего особеннаго. То же самое можно сказать о мечетяхъ и медресе, разбросанныхъ въ городъ и въ цитадели, объ общирномъ караванъ-сарав изъ жженаго кирпича и о крытомъ базарѣ. Затѣмъ, всѣ остальныя постройки города и его арка представляютъ въ общемъ невообразимый лабиринтъ глинобитныхъ сакель, обращенныхъ внутрь своими фасадами и тъсно скученныхъ по сторонамъ кривыхъ и узкихъ улицъ. По городу проходитъ и развътвляется въ немъ многоводный каналъ Палванъ-ата. Вообще, воды и зелени масса какъ въ самой Хивъ. такъ и въ ея окрестностяхъ.

Таковъ въ общихъ чертахъ «Ховарезмъ— ивътнущая столица от въка», какъ гласитъ надпись на одной изъ хивинскихъ пушекъ, отбитыхъ Кавказцами 28 мая.

## XXVII.

Размѣщеніе отрядовъ и первые дни подъ Хивою. — Возвращеніе кана, уничтоженіе рабства и судьба освобожденныхъ. — Двѣ тревоги. — Іомутскій походъ и дѣло близь Чандыра. — Слухи, толки, военный совѣтъ и движеніе всѣхъ отрядовъ къ Іомутамъ.

Черезъ день послѣ занятія Хивы послѣдоваль приказъ о новомъ размѣщеніи всѣхъ отрядовъ. Кауфманъ съ своимъ штабомъ и съ Туркестанцами расположился въ двухъ верстахъ отъ города, Оренбуржцы на разстояніи одной версты, а Кавказцы—возлѣ самаго города, противъ Шахъ-абадскихъ воротъ. Наша пѣхота и артиллерія размѣстились здѣсь, въ общирномъ саду дяди хана, старика Сеидъ-Омара, куда перенесли и насъ, раненыхъ, а кавалерія заняла ближайшія сакли, брошенныя жителями.

Первые дни нашего пребыванія подъ Хивой были днями всеобщаго оживленія и радости.

Недавніе еще труды и лишенія кақъ-то сразу и безслѣдно отошли у всѣхъ въ область точно далекаго прошлаго, и бодрость, здоровье и беззаботное довольство собой, казалось, брызжетъ изъ каждой пары тѣхъ

самыхъ глазъ, въ которыхъ еще вчера можно было прочесть и физическое и нравственное утомленіе. Люди словно переродились и выросли въ собственномъ мнъніи. И понятно: всякій сознаваль, что участвоваль въ тяжеломъ, но блистательномъ походѣ; что преодолѣлъ пустыню, являющуюся наиболье грозною изъ всьхъ преградъ встръчаемыхъ войсками; что представлялъ собою единицу въ той, въ сущности, горсти людей, на долю которой выпала честь оказать нѣкоторую услугу Россіи, сломивъ сопротивленіе и приведя къ покорности врага многочисленнаго и гордаго недоступностью своего притона; наконецъ, всякій видѣлъ въ перспективъ награды совершенно не обычныя: было уже приказано представить офицеровъ къ двумъ наградамъ, а участниковъ такъ называемаго Туркменскаго похода, о которомъ рѣчь впереди, — еще и къ третьей.

Настроеніе, словомъ, было самое радужное и дни большинства проходили въ посѣщеніи сосѣднихъ лагерей, или въ поѣздкахъ въ Хиву, гдѣ покупали, на память о походѣ, мѣстные ковры, оружіе, посуду и разныя бездѣлушки. Хивинцы съ этимъ же оригинальнымъ товаромъ на первыхъ порахъ просто наводняли нашъ лагерь, и, къ чести ихъ будь сказано, оказывались торговцами весьма добросовѣстными. По вечерамъ гремѣли музыка и пѣсни, устраивались пикники съ туземнымъ оркестромъ и съ плясками такъ называемыхъ бачей и т. д. Но все это продолжалось недолго. Съ приближеніемъ средины лѣта немилосердное солн-

це давало себя чувствовать все болѣе и болѣе. Цѣлыя тучи мошекъ надъ арыками и нестерпимый жаръ днемъ и ночью приковали офицеровъ къ ихъ немудрымъ жилищамъ и вскорѣ бивачная жизнь вступила въ колею довольно тоскливую...

Въ первыхъ числахъ іюня въ Хиву возвратился ея законный повелитель, бъжавшій 28 мая къ Туркменамъ, Сеидъ-Мухаммедъ-Рахимъ или, какъ народъ его называетъ, Мадраимъ-ханъ. Онъ явился къ генералу Кауфману съ повинною и былъ утвержденъ имъ въ достоинствъ хана. На другой день онъ присутствовалъ на парадъ всъхъ отрядовъ.

- Какъ вамъ нравятся наши войска? обратился къ нему генералъ.
- Они напоминають мнѣ камень, отвѣчаль ханъ, тогда какъ мое войско представляетъ собою только хрупкое стекло...

Для управленія страною до возвращенія наших в отрядовь, при ханѣ учреждень совѣть изъ трехъ русскихъ штабъ-офицеровъ, и ему объявлено, что вступая во власть, онъ прежде всего долженъ провозгласить объ уничтоженіи навсегда рабства въ его предѣлахъ, что и было исполнено...

Говорятъ, что число рабовъ или плѣнныхъ Персовъ, разновременно запроданныхъ сюда Туркменами, простиралось въ оазисѣ до 40 тысячъ. Цифра эта, быть можетъ, и преувеличена; но ихъ, во всякомъ случаѣ, должно было быть не менѣе 20 или 25 тысячъ, такъ какъ въ одномъ только 1861 году персидскій отрядъ

принца Султанъ-Мурада, при его движеній на Мервъ, оставилъ въ рукахъ мѣстныхъ текинцевъ не менѣе 20 тысячъ своихъ воиновъ, и главная ихъ масса была продана въ Хиву. Какъ бы то ни было, но вслѣдъ за объявленіемъ свободы, Персы начали соединяться въ большія партіи для совмѣстнаго возвращенія на родину. Двѣ такія партіи, въ 700—800 душъ каждая, уже двинулись изъ оазиса и вступили въ пустыню, гдѣ, какъ говорятъ, были поголовно вырѣзаны бѣжавшими изъ Хивы Туркменами... Въ виду такихъ слуховъ, несчастные Персы уже не спѣшатъ на родину, а сосредоточиваются возлѣ нашего отряда,—гдѣ число ихъ уже простирается почти до полуторы тысячи мужчинъ, женщинъ и дѣтей,—чтобы слѣдовать до берега Каспія при обратномъ движеніи Кавказцевъ...

Сосѣдство этого персидскаго табора иногда разнообразило монотонную жизнь нашего отряда самымъ неожиданнымъ образомъ. Такъ, однажды, въ тихую ночь, спустя нѣсколько часовъ послѣ того, какъ погасли бивачные огни и все вокругъ уже погрузилось въ глубокій сонъ, вдругъ изъ-за садовой ограды послышались страшные крики... гдѣ-то грянулъ выстрѣть, за нимъ другой... задребезжалъ сигнальный рожокъ, за которымъ вскорѣ залились и другіе въ разныхъ концахъ сада... Тревога!

«Что за дьяволъ... неужели нападеніе!» — подумаль я, разбуженный этимъ шумомъ, торопливо зажигая свъчу и выхватывая револьверъ изъ-подъ подушки.

Между тѣмъ всполошился весь лагерь. «Вставать, живѣе!.. Бѣги къ орудіямъ!.. Девятая рота!» несутся отрывочные крики съ одного конца сада; «въ ружье!.. что такое?!. Сѣдлай скорѣе, скотина!..» раздается на другомъ. Шумъ и бѣготня усиливаются, и черезъ нѣсколько минутъ между деревьями уже начали выростать и обрисовываться при лунномъ свѣтѣ бѣлыя стѣны выстраивавшихся ротъ.

Шумъ затихъ, наступило грозное, какъ передъ бурею, молчаніе, и, чтобы оно разразилось вокругъ цѣлымъ адомъ кромѣшнымъ, не доставало только одного магическаго слова «пли!» Вотъ, вотъ, казалось, оно раздастся, и въ этомъ ожиданіи я уже чувствовалъ всю непріятность своего одиночества, такъ какъ сосѣди мои, штабные, уже побѣжали къ ротамъ. Въ это время, точно угадавъ мои мысли, ко мнѣ въ кибитку влетѣлъ блѣдный и взволнованный нашъ докторъ.

- Вы слышали... тревога, произнесъ онъ почти растерянно.
  - Какъ не слышать... Скажите, что такое?
- Не знаю... въроятно, Туркмены... Уже нъсколько дней носились слухи объ ихъ намъреніи напасть...

Тревога, какъ вскорѣ выяснилось, была принята и сосѣдними отрядами, но оказалась фальшивою. Пока докторъ и я перекидывались словами, штабные начали возвращаться и сообщили намъ ея романическую, противъ всякаго ожиданія, причину: одинъ изъ нашихъ ловеласовъ, послѣ нѣкотораго возліянія, прельстился ча-

рами какой-то феи изъ персидскаго табора, и, какъ подобаетъ сыну Марса, пустилъ въ ходъ силу, чтобы оттащить ее... Персы взбудоражились и подняли крикъ. Стоявшее вблизи стадо верблюдовъ шарахнулось въ сторону лагеря. Озадаченные часовые дали по нимъ одинъ и другой выстрѣлъ, а горнистъ, съ просонья, затянулъ тревогу и... пошла потѣха! Но Зевсъ-громовержецъ не покаралъ однако виновника этой продѣлки, вѣроятно, въ виду заступничества трехъ такихъ сильныхъ Олимпа, какъ Венера, Марсъ и Бахусъ...

Нѣсколько дней спустя послѣ этого, мы имѣли еще одно такое развлеченіе, но на этотъ разъ безъ романической подкладки. Выстрѣлы и новая ночная тревога были вызваны какой-то ссорой между персами и джигитами...

Наступиль затѣмъ періодъ полнаго затишья подъ Хивой; потянулись дни однообразные и скучные, и во всѣхъ заговорило желаніе поскорѣе вернуться въ Россію. Это и удалось нѣкоторымъ. Еще въ срединѣ іюня выѣхали изъ отряда Великій Князь Николай Константиновичъ и генералъ Веревкинъ съ нѣсколькими офицерами. О возвращеніи же отрядовъ пока не могло быть и рѣчи, такъ какъ обратное ихъ движеніе предстоитъ по тѣмъ же пустынямъ, безусловно непроходимымъ во время лѣтняго жара. Да и кромѣ того, въ концѣ іюня, неожиданно для всѣхъ, создался у насъ, такъ называемый, Іомутскій или Туркменскій походъ, къ которому я и обращаюсь теперь...

Въ числъ разныхъ мъропріятій относительно населенія Хивинскаго оазиса генералъ Кауфманъ нашелъ необходимымъ наказать своевольное племя Туркменъ-Іомутовъ, которые не только упорно сопротивлялись нашему оружію до самаго занятія столицы ханства, но и послѣ этого, удалившись въ свои предълы, не выказали никакого желанія изъявить покорность, не смотря на примъръ, поданный имъ въ этомъ отношении ихъ соплеменниками Чоудурами, Узбеками, Каракалпаками и другими. Съ этою цѣлью отъ Іомутовъ была потребована, къ извъстному сроку, контрибуція въ 300 тысячъ рублей, которую они не пожелали внести. Тогда, для понужденія ихъ, въ началѣ іюля былъ отправленъ, подъ начальствомъ генерала Головачова, отрядъ изъ 8 ротъ туркестанскихъ стрълковъ, 4 Семиръченскихъ и 2 Кавказскихъ сотенъ, при 6 орудіяхъ и 2 митральезахъ. На угрозу Головачова, что прибъгнетъ къ оружію, если контрибуція не будетъ внесена немедленно, Іомуты возразили лаконически: «Драться не хотимъ, платить не можемъ». Тогда отрядъ началъ жечь ихъ кишлаки и отбирать стада и имущество...

Въ отвътъ на это, Іомуты собрались и, 13 іюля, напали на Русскій отрядъ, стоявшій близъ Чандыра, но были отбиты. Какъ разсказываютъ, эта неудача возбудила въ нихъ только жажду мести и еще большую энергію. Черезъ день, 15 іюля, они возобновили свое нападеніе при слъдующихъ обстоятельствахъ:

Разсвѣтало. Убравъ свои аванпосты, отрядъ Голо-

вачова снимался съ лагеря, чтобы двинуться въ кочевья Іомутовъ. Обычная передъ выступленіемъ возня была еще въ полномъ разгарѣ и только кавалерія, назначенная въ авангардъ, начала вытягиваться на дорогу. Но не усивли головныя сотни продвинуться и на полверсты, какъ вдругъ увидъли передъ собой густыя облака пыли, несущіяся на нихъ подобно степному урагану. Въ то же мгновеніе воздухъ огласился неистовыми криками многихъ тысячъ людей, земля загудъла отъ топота и подъ облаками пыли зачернъли громадныя массы Туркменъ, мчавшихся на казаковъ во всю прыть. Не успъли послъдніе опомниться, какъ уже былъ изрубленъ одинъ изъ офицеровъ. Еще нѣсколько мгновеній... и сотни должны быть неминуемо раздавлены этой страшной лавиной, состоявшей, какъ увъряють, почти изъ 10 тысячъ всадниковъ, за спинами которыхъ сидѣло еще около 6 тысячъ пѣшаго люда. Но сотни повернули во-время и поскакали въ лагерь; на ихъ плечахъ туда же влетъли и Туркмены. Быстро ссадивъ съ коней свою пѣхоту, они принялись рубить, прежде чѣмъ успѣли взяться за оружіс наши роты, озадаченныя скачущими обратно казаками. Но замъщательство длилось не долго... Со всъхъ сторонъ загремъли учащенные залпы стрълковъ, посыпалась картечь, затрещали митральезы, и ощеломленные степняки хлынули назадъ быстръе прежняго, оставивъ на мъстъ груды своихъ тълъ и павшихъ коней...

Туркмены почти не стрѣляли въ этотъ разъ, и благодаря этому, лихой налетъ ихъ, окончившийся ко-

роткой свалкой, не причиниль отряду большихъ потерь. «Но эти пять или десять минутъ были по истинъ адскими», говорили участники, что, впрочемъ, видно и изъ того, что самъ Головачовъ и начальникъ его штаба, Фриде, были ранены холоднымъ оружіемъ въ срединъ лагеря. Тамъ же одинъ изъ Туркменъ налетълъ съ поднятой саблей на герцога Лейхтенбергскаго, но случившійся вблизи офицеръ предупредилъ его выстръломъ изъ револьвера и уложилъ смѣльчака на мѣстъ...

До средины іюля дѣла наши въ ханствѣ, казалось, идутъ какъ нельзя лучше. Но вотъ, точно въ воздухъ запахло вдругъ какимъ-то неблагополучіемъ... Еще до полученія изв'єстія о Чандырскомъ д'єль, у насъ разнесся слухъ, что съ Головачовымъ прерваны сообщенія, и что его, мен'те ч ты двухтысячный отрядъ, окруженъ 30 тысячами Іомутовъ, поклявшихся погибнуть или истребить Русскихъ. Говорили также, что смълос поведеніе Туркменъ уже вызвало и въ Хивѣ какое-то броженіе, которое, въ виду нашей малочисленности, легко можетъ отразиться на настроеніи всего ханства... Извѣстія изъ отряда дѣйствительно прекратились какъ-то сразу, и при этомъ ханъ сообщилъ Кауфману, что все пространство между Хивой и кочевьями Іомутовъ наводнено шайками этихъ Туркменъ, которые перехватываютъ и убиваютъ Русскихъ нарочныхъ... Все это повело къ тому, что приказано было усилить караулы и вообще соблюдать крайнюю осторожность. Въ отрядахъ же пошли толки.

— Дай Богъ, приходилось слышать, — чтобы этотъ туркменскій походъ не оказался крупной ошибкой... Россія не нуждается въ какихъ-то іомутскихъ 300 тысячахъ, чтобы изъ-за нихъ утомлять и раздроблять, и безъ того не сильные, наши отряды... Да, наконецъ, и собрать эту грошевую контрибуцію съ полуголоднаго населенія, если она уже необходима, едва ли не благоразумнъе было бы путемъ мирнаго и ласковаго обращенія съ туркменскими старшинами. А то, не дай Богъ, но въдь при энергичномъ сопротивленіи, на которое, какъ говорятъ, способны эти Іомуты, мы можемъ потерять сотню-другую людей... изъ-за чего? Стоитъ ли свъчъ эта игра?..

Я не берусь судить, на сколько было правды въ подобныхъ философствованіяхъ... Кончилось тѣмъ, что главный начальникъ экспедиціи собралъ военный совѣтъ, который и рѣшилъ идти всѣмъ на соединеніс съ Головачовымъ, а подъ Хивой оставить только раненыхъ, больныхъ и слабыхъ, подъ небольшимъ при-

крытіемъ...

Это было тяжелое для всѣхъ рѣшеніе, и на остающихся оно произвело удручающее дѣйствіе. Нопоступить иначе нельзя было... Утромъ 15 іюля Кауфманъ, съ отрядами Кавказскимъ п Туркестанскимъ, оставилъ Хиву и двинулся въ сторону Ильяллы, куда еще ранѣе выступили Оренбуржцы. Въ то же время насъ перенесли въ одинъ изъ садовъ Туркестанскаго лагеря, гдѣ сосредоточилась, подъ начальствомъ подполковника Буемскаго, вся наша, какъ говорили, «брошенная команда»

## XXVIII.

Положеніе оставшихся подъ Хивой.— Послы Бухарскій и Коканскій.— Свиданіе съ Хивинскимъ ханомъ.— Письма Кауфмана и возвращеніе отрядовъ въ Хиву.

Дни, проведенные нами подъ Хивой до возвращенія отрядовъ изъ Іомутскаго похода, едва ли когдалибо изгладятся изъ нашей памяти... Мы, небольшая горсть больныхъ и раненыхъ, представляли въ это время обреченныхъ на жертву. Отряды ушли и точно канули въ воду: въ первое время объ нихъ не было никакихъ извѣстій. Изъ Хивы, между тѣмъ, доносились упорные слухи о враждебномъ настроеніи его населенія, и туда никто не рѣшался ѣздить, за исключеніемъ джигитовъ, которые то-и-дѣло возвращались съ извѣстіемъ, что Хивинцы на базарѣ уже начали коситься даже на нихъ и почти не скрываютъ своего намъренія напасть и выръзать насъ. И мы этого ждали днемъ и ночью, въ теченіе трехъ недѣль, имѣя только 200 штыковъ и двѣ пушки въ то время, когда протяжение нащей садовой ограды требовало для своей обороны по

крайней мѣрѣ нѣсколько баталіоновъ, а Хивинцы могли нагрянуть на насъ въ числѣ не менѣе то тысячъ... Не трудно понять, каковы были при этомъ наши затаенныя чувства... Говорю—затаенныя потому, что всѣ старались казаться спокойными, но на самомъ дѣлѣ всѣхъ томило пассивное состояніе при страшномъ напряженіи нервовъ, неизвѣстность и ожиданіе... «Хотя бы скорѣе напали эти халатники!» — иногда вырывалось у нѣкоторыхъ. Но это былъ, конечно, не вопль отчаянія, а понятная жажда выясненія опасности, желаніе, если она уже неизбѣжна, стать лицомъ къ лицу съ нею, не расходуясь физически и нравственно на безплодный анализъ, разрушительному дѣйствію котораго не поддаются только исключительныя или закаленныя натуры...

Но всему бываетъ конецъ... И наше возбужденное состояніе постепенно смѣнилось какимъ-то фаталистическимъ равнодушіемъ, а тамъ, съ проясненіемъ политическаго горизонта въ оазисѣ, отлетѣли въ область прошлаго и всѣ тревоги.

Извѣстіе о паденіи Хивы произвело, оказывается, глубокое впечатлѣніе на всю Среднюю Азію: Какъ первое послѣдствіе этого, въ нашъ лагерь прибылъ и расположился здѣсь, въ ожиданіи Кауфмана, новый посолъ Бухарскаго эмира, Мирахуръ Исамеддинъ. Двойная его миссія заключалась въ принесеніи «Ярымъ-Падышаху» поздравленія съ побѣдой отъ имени своего повелителя и въ доставленіи, въ качествѣ его дружественнаго подарка, скрывавшагося въ Бухарѣ Киргиза Утатилау,—того изверга, если помните, который былъ

главнымъ виновникомъ вѣроломнаго избіенія, около Кунграда, одиннадцати нашихъ моряковъ, и который будетъ, конечно, повѣшенъ... Сътакимъ же порученіемъ, но безъ живого подарка, явился вскорѣ и другой посолъ,—отъ хана Коканскаго. Появленіе этихъ господъ, съ ихъ пестрыми и многочисленными свитами, внесло нѣкоторое оживленіе въ монотонную жизнь нашего лагеря.

Маленькое разнообразіе представиль также прівздъ къ намъ Хивинскаго хана... «Государь Ховарезма» возбуждаль, конечно, всеобщее любопытство. Но послѣ своего возвращенія изъ бѣгства, онъ жилъ въ Хивѣ почти затворникомъ, оставляя свой дворецъ только для рѣдкихъ посѣщеній «Ярымъ-Падышаха». Его и видѣли только во время этихъ проѣздовъ, а многимъ не представлялся даже и такой случай. Поэтому, какъ только стало извѣстно, что пріѣхалъ ханъ, всѣ наши устремились въ центръ сада, гдѣ на открытой террасѣ, въ тѣни громаднаго караагача, Буемскій принималъ этого интереснаго гостя. Для меня лично это былъ единственный случай взглянуть на побѣжденнаго нашего противника, и вотъ я — тоже на террасѣ, куда перенесенъ на походномъ креслѣ.

Сеидъ - Мухаммедъ - Рахимъ - ханъ — молодой человъкъ, лѣтъ двадцати семи или восьми, средняго роста и сложенія. По типу, складу и всей вообще внѣшности, это — самый ординарный, нѣсколько сутуловатый и неуклюжій Узбекъ, въ которомъ хана я узналъ только потому, что онъ сидѣлъ отдѣльно на складномъ стулѣ, тогда какъ вся его свита, — состоявшая изъ довольно

пожилыхъ сановниковъ ханства, какъ диванъ-беги, закаатчи, мехтеръ \*) и другіе, -- группировались прямо на полу и нѣсколько позади хана. Скромный его костюмъ также не представлялъ ничего особеннаго: большая черная шапка изъ мерлушки, полосатый шелковый халатъ, поверхъ котораго надътъ еще другой изъ голубого сукна и, наконецъ, огромные сапоги изъ толстой верблюжьей замши. Никакого оружія, никакихъ украшеній. Лицо смуглое и нѣсколько скуластое, съ довольно правильнымъ носомъ, окаймлено жидкой черной бородкой съ едва пробившимися усиками надъ толстыми чувственными губами. Маленькіе безстрастные глаза хана не лишены проницательности. Но вся физіономія выражала какую-то усталость, или апатію, и невольно наталкивала на мысль, что, по всей въроятности, этотъ деспотъ произноситъ съ такимъ же неневозмутимымъ спокойствіемъ фразу «перерѣзать ему горло», съ какимъ онъ нѣсколько разъ обращался къ своей прислугъ съ лаконическимъ приказаніемъ: «чи-.//Mил» \*\*).

Буемскій представилъ меня хану какъ адъютанта «брата Акъ-Падишаха» и офицера-мусульманина. Въ устахъ переводчика слово «адъютантъ» превратилось въ «помощника» и, вѣроятно, благодаря этой ошибкѣ, я привлекъ на себя особое вниманіе хана, относившагося вообще довольно безучастно...

<sup>\*)</sup> Дивань вези—нъчто въ родъ министра внутреннихъ дълъ, закаатичи—главный сборщикъ податей, мехтеръ—шталмейстеръ.

<sup>\*\*)</sup> Чилимъ-аппаратъ для куренья, въ родъ кальяна.

- Съ которыми изъ войскъ вы прибыли сюда? спросилъ меня ханъ послѣ двухъ-трехъ вопросовъ о моей странѣ и племени.
- Съ тѣми, которыя шли со стороны Бахри-Хазара\*), по Устъ-Юрту.
- Эти войска пробрались къ намъ болѣе неожиданно, чѣмъ всѣ другія, замѣтилъ ханъ.—Я былъ увѣренъ, что Русскіе не пройдутъ черезъ Устъ-Юртъ. Когда же это случилось и вашъ отрядъ соединился около Кунграда съ Оренбургскимъ, я лишился 12 тысячъ хорошо вооруженныхъ и храбрыхъ киргизъ-кайсакскихъ всадниковъ: они дали мнѣ слово драться, но не сдержали его въ виду соединенія двухъ отрядовъ... Не будь этого, продолжалъ онъ, слегка улыбаясь,—быть можетъ, мнѣ удалось бы не впустить васъ сюда или не выпустить... хотя трудно бороться съ такимъ устроеннымъ войскомъ, да еще съ такимъ оружіемъ. Ваше войско—камень, а мое—стекло...

«И стръляетъ со стекломъ», чуть не вставилъ я, вспомнивъ хивинскія пули, но ограничился вопросомъ:

- Въроятно Іомуты думаютъ иначе о русскихъ войскахъ, если ръшились на борьбу съ ними?
- Іомуты ничего не думаютъ, отвѣчалъ ханъ, это народъ очень храбрый, но безразсудный...

Остальная бесъда съ ханомъ не представила ничего выдающагося. Онъ сообщилъ въ заключеніе, что,

<sup>\*)</sup> Бахри Хаваромъ или моремъ Хаварскимъ до сего времени называютъ въ Средней Авіи Каспій.

по послѣднимъ извѣстіямъ, Іомуты удалились въ степь, а затѣмъ удалился и самъ.

О положеніи дѣлъ въ отрядахъ мы узнавали только изъ слѣдующихъ шести записокъ, которыя разновременно были присланы генераломъ Кауфманомъ на имя Буемскаго:

"16 іюля 1873 г. 9 ч. вечера. Ночлегъ у Хазавата, на правомъ берегу арыка.

Идемъ благополучно. Сегодня сдѣлали 30 слишкомъ верстъ. Слуховъ изъ отряда генерала Головачова въ нашу пользу много. Донесенія нѣтъ. Завтра идемъ дальше; ночевать будемъ на половинѣ дороги къ Змукширу. Что у васъ дѣлается? Пишите. Ген.-адъютантъ фонъ-Кауфманъ 1-й».

"17 іюля 73 г. 7 ч. утра, на переходь от Хазавата, въ 5 верстахъ от ночлега.

Сейчасъ получилъ донесеніе отъ ген. Головачова. Утромъ, 15 іюля, Туркмены, въ огромномъ числѣ конныхъ и пѣшихъ, напали на отрядъ его, готовившійся выступить къ ихъ кочевьямъ. Непріятель отбитъ съ огромной потерей. Это уже второе такое дѣло, послѣ котораго едва ли они опомнятся.

Саранчовъ \*) въ 6 верстахъ отъ Головачова. Я иду, можетъ быть поспъю, если Туркмены не убъгутъ въ пески... Головачовъ раненъ саблей въ руку, Фридевъ голову. Кауфманъ 1-й».

<sup>\*)</sup> Вступилъ въ командованіе Оренбургскимъ отрядомъ послѣ отъѣзда ген. Веревкина.

Отрядъ идетъ благополучно. Погода свѣжая и даже сырая. Завтра—въ Ильяллы. Получилъ донесеніе ген. Головачова отъ 17-го. Туркмены признали себя разбитыми. Кавалерія наша настигла Іомутовъ отдѣленія Ушакъ; отбила весь скотъ и все имущество; множество труповъ оставлено на мѣстѣ. Іомуты остались одни; прочіе роды,—по разсказамъ нѣсколькихъ человѣкъ, возвратившихся въ Змукширъ, — убрались на свои мѣста.

Оренбургскій отрядъ вошелъ въ связь съ отрядомъ ген. Головачова и оба стоятъ невдалекѣ другъ отъ друга. Кауфманъ 1-й».

## <sub>п</sub>20 іюля 73 г. Бивуакъ близъ Ильяллы.

Я вчера прибылъ благополучно въ Ильяллы, около котораго нашелъ расположенными въ лагеряхъ оба отряда: ген.-м. Головачова и Оренбургскій. Оба отряда въ благополучномъ состояніи.

Іомуты и вообще Туркмены признали себя окончательно пораженными. Отдѣленія Іомутовъ въ паникѣ разбрелись въ разныя стороны въ пески, но куда именно—точныхъ свѣдѣній я не имѣю. Остальные роды Туркменъ разошлись по своимъ мѣстамъ; я потребовалъ къ себѣ ихъ старшинъ и сегодня объявлю имъ мою волю. Письмо такого же содержанія я вмѣстѣ съ симъ пишу хану. Все ли у васъ благополучно? Будьте

спокойны и, главное, здоровы. Ген.-адъют фонъ-Кауфманъ 1-й».

"22 іюля 73 г. Лагерь у Ильяллы.

Здѣсь все благополучно. Вчера объявилъ Туркменамъ всѣхъ родовъ, кромѣ Іомутовъ, которые разбѣжались послѣ разгрома, уплату контрибуціи, половину деньгами, половину верблюдами. Старшины обѣщались уплатить въ назначенный имъ 12 дневный срокъсъ сего числа.

Чтобы слѣдить за ходомъ этого дѣла и на всякій случай, я остаюсь на нѣсколько еще дней здѣсь. Пишите каждый день о томъ, что у васъ дѣлается. Будьте здоровы.

Оренбургскій отрядъ сегодня выступилъ въ Кызылъ-такиръ, въ 23 верстахъ отсюда, гдѣ и будетъ стоять во время взноса контрибуціи. Прочія войска остаются пока въ Ильяллы. Скажите Атаджану, что, быть можетъ, дня черезъ три или четыре, я ему разрѣшу ѣхать \*). Ген.-адъют. фонъ-Кауфманъ 1-й».

"26 іюля 73 г. Лагерь у Ильяллы 10 ч. вечера:

Здѣсь все благополучно. Сборъ пени, хотя и медленно, но идетъ. Завтра кончается 6-ти дневный срокъ, въ который назначенъ взносъ первой половины денеж-

<sup>\*)</sup> Кақъ уже было говорено, послѣ бѣгства Мадраима Хивинцы прововгласили ханомъ его брата, Атаджана. Это обстоятельство еще болѣе усилило вражду қъ нему возвратившагося впослѣдствій хана. Опасаясь ея послѣдствій послѣ ухода Русскихъ, Атаджанъ просилъ Кауфмана разрѣшить ему отправиться въ Мекку.

ной пени. Я не остановился еще на рѣшеніи, къ какимъ прибѣгну мѣрамъ взысканія, если таковая не будетъ вся представлена. Слухи о томъ, что Іомуты очень пострадали отъ дѣйствій отряда ген.-м. Головачова, постоянно подтверждаются. Ген.-адъют. фонъ-Кауфманъ 1-й».

Затѣмъ, извѣстій уже не было почти двѣ недѣли, но прошель слухъ, что войска возвращаются въ Хиву, собравъ съ Іомутовъ, взамѣнъ контрибуціонныхъ денегъ, все, что только было возможно, начиная отъ верблюдовъ, и кончая серебряными слитками изъ женскихъ уборовъ... И дѣйствительно, въ полдень 6 августа прибыли отряды Кавказскій и Туркестанскій, и въ садъ нашъ вступилъ генералъ Кауфманъ съ своей огромной свитой, въ которой среди массы бѣлыхъ кителей рѣзко выдѣлялась неуклюжая фигура Хивинскаго хана, въ ярко-зеленомъ атласномъ халатѣ... Раздались пѣсни, загремѣла музыка и общей радости не было конца...

Подъ вечеръ насъ посѣтилъ Кауфманъ. Мы поздравили его съ Георгіемъ 2-й степени, а онъ, въ свою очередь, порадовалъ насъ извѣстіемъ, что черезъ три дня тронемся, наконецъ, обратно въ Россію, куда Оренбуржцы уже двинулись прямо изъ Змукшира...

## XXIX.

Мирный договоръ, новое политическое положеніе ханства и обратное выступленіе всйскъ. — Головачовъ и Кауфманъ. — Недёля на каюкахъ и заложеніе Петро-Александровска. — Финалъ.

Какими политическими или иными соображеніями руководилось наше правительство въ своемъ отношеніи къ покоренной нами странѣ, —мнѣ не приходилось слышать. Но говорили, что генералъ Кауфманъ имѣетъ повелѣніе не присоединять Хивинское ханство, а только поставить его въ вассальныя отношенія къ Россіи. Въ этихъ видахъ онъ заключилъ съ ханомъ договоръ, по которому послѣдній является отнынѣ безусловнымъ исполнителемъ всѣхъ требованій Россіи; обязанъ выплатить ей въ теченіи десяти лѣтъ военную контрибуцію въ два милліона рублей, и, наконецъ, уступить ей дельту Аму и всѣ свои владѣнія на правомъ берегу этой рѣки, часть которыхъ будетъ передана Бухарѣ, въ вознагражденіе услугъ, оказанныхъ эмиромъ въ теченіе настоящаго похода.

За этимъ договоромъ, завершившимъ дѣла наши въ ханствѣ, послѣдовалъ приказъ о выступленіи отрядовъ въ свои округа, за исключеніемъ больныхъ и

раненыхъ, которые не могли слѣдовать при войскахъ и были предназначены поэтому къ отправленію на лодкахъ по Аму-Дарьѣ до Аральскаго моря и далѣе, на пароходѣ, въ Казалинскъ. Въ эту категорію изъ Кавказскаго отряда были выдѣлены 14 нижнихъ чиновъ и три офицера, вмѣстѣ со мною. Приказъ о выступленіи вызвалъ положительный энтузіазмъ въ войскахъ и его не раздѣляли только мы: тяжело было разставаться со своимъ отрядомъ, да и завидно, что товарищи будутъ дома, пройдя только тысячу верстъ до Каспія, тогда какъ мы должны проѣхать для этого, кружнымъ путемъ черезъ Оренбургъ и Астрахань, безъ малаго пять тысячъ... Но нѣтъ худа безъ добра: мы избѣгнемъ за то вторичную прогулку по пустынѣ Устъ-Юрта и совершимъ путешествіе по новымъ незнакомымъ мѣстамъ...

Наступило, наконецъ, давно желанное утро 9 августа, дня нашей разлуки съ Хивою. Кавказскій отрядъ выстроился въ саду для напутственнаго молебствія и потянулся затѣмъ съ пѣснями мимо моей кибитки. День былъ сырой и пасмурный, но всѣ лица сіяли. Помимо радости понятной, люди видимо потѣшались и своимъ оригинальнымъ видомъ: всѣ были въ бѣлыхъ французскихъ кепи съ назатыльниками и... въ полосатыхъ хивинскихъ халатахъ, купленныхъ для всего отряда въ виду осеннихъ холодовъ на Устъ-Юртѣ и взамѣнъ полушубковъ.

Въ тотъ же день, около полудня, насъ перенесли къ берегу Палванъ-ата, громаднаго канала, проведеннаго изъ Аму-Дарьи и снабжающаго водою Хиву и

ея окрестности. Здѣсь была собрана цѣлая флотилія большихъ хивинскихъ каюковъ, въ которыхъ почти до вечера то устанавливали артиллерійскій паркъ и разныя казенныя тяжести, то размѣщали съ лишнимъ 200 человѣкъ самаго пестраго военнаго люда, но большею частью больныхъ и раненыхъ. На обоихъ берегахъ канала толпились, кромѣ того, сотни хивинскихъ бурлаковъ, которые должны потянуть наши лодки на лямкахъ противъ теченія.

Возня съ этой посадкой окончилась только къ вечеру, и тогда явился проститься съ отъ взжающими начальникъ Туркестанскаго отряда, генералъ Головачовъ. Здѣсь я видѣлъ его первый разъ. Это не старый еще человѣкъ, съ длинными шелковистыми бакенбардами и съ симпатичной вообще наружностью, украсившійся всего нѣсколько дней передъ тѣмъ Георгіемъ на шеѣ и прошедшій свою военную школу на Кавказѣ, гдѣ до генеральскаго чина командовалъ Куринскимъ полкомъ и былъ одновременно начальникомъ Ичкеринскаго округа. Простившись съ своими Туркестанцами, онъ вошелъ и въ нашъ кавказскій каюкъ, гдѣ съ видимымъ удовольствіемъ вспоминалъ свою службу въ Чечнѣ и въ горахъ Дагестана.

— Я такъ люблю этотъ край, говорилъ онъ,— что питаю совершенно родственное чувство ко всѣмъ Кавказцамъ, и буду, господа, весьма доволенъ, если вы мнѣ позволите быть чѣмъ-нибудь вамъ полезнымъ.

Едва мы успъли поблагодарить любезнаго генерала, какъ подошелъ другой старый кавказецъ, ген.-

адъют. К. П. фонъ-Кауфманъ, командовавшій тоже полкомъ на передовомъ пунктѣ Дагестана, въ Аймаки, во время самаго разгара муридизма. Онъ обратился къ намъ съ нѣсколькими любезными вопросами о нашемъ снаряженіи на предстоящій далекій путь, и простился затѣмъ въ такихъ выраженіяхъ:

— Прощайте, господа, и не поминайте насъ лихомъ! Кавказцамъ, если они даже забыли меня, и Кавказу, которому принадлежатъ лучшія воспоминанія моей жизни, передайте мой сердечный привътъ. Счастливой дороги, съ Богомъ!..

Послѣ этого напутствія послѣдоваль наконець сигналь къ отплытію. Хивинскіе бурлаки пришли въ движеніе и, вскорѣ, флотилія наша, медленно и безконечно-длинной вереницей, потянулась вверхъ по каналу...

Путешествіе было въ высшей степени оригинальное и представляло богатый матеріалъ для кисти художника. На протяженіи всѣхъ семидесяти верстъ отъ Хивы до Аму-Дарьи оба берега Палванъ-ата утопали въ роскошной зелени непрерывныхъ садовъ, между которыми разбросаны отдѣльные кишлаки и цѣлыя деревни, эффектно выдѣлявшіяся изъ общаго растительнаго фона. При появленіи нашей флотиліи все населеніе этихъ ауловъ высыпало обыкновенно на самый берегъ, образуя собою самыя характерныя группы мужчинъ, женщинъ и дѣтей... Палванъ-ата, какъ магистральный каналъ, развѣтвляется на своемъ пути на массу глубокихъ оросительныхъ арыковъ; черезъ нихъ переброшены неуклюжіе, но оригинальные мосты; возлѣ

нихъ то-и-дѣло ютятся то крошечныя мельницы, то скрипучія водоподъемныя сооруженія, приводимыя въ движеніе безконечнымъ круженіемъ верблюдовъ съ завязанными глазами...

Въ этой обстановкѣ мы подвигались цѣлую недѣлю до Аму-Дарьи, останавливаясь на ночь возлѣ ауловъ и днемъ, по нѣсколько разъ, для отдыха Хивинцевъ. Насъ нерѣдко задерживали, кромѣ того, и разныя приключенія.

— Стой, стой! раздаются вдругъ неистовые крики среди медленно ползущихъ каюковъ. — Дуръ, дурунъ коу! — ревомъ подхватываютъ со всѣхъ сторонъ Хивинцы. Пробуждается полусонный людъ, млѣющій подъ открытымъ солнцемъ. Останавливаемся. — Что случилось?! — Оказывается, что каюкъ сорвался съ лямки и быстро пошелъ обратно по теченію, кружась и ударясь по пути о встрѣчныя лодки... Бурлаки съ цѣлымъ гвалтомъ бѣгутъ сначала по берегу, не раздѣваясь кидаются затѣмъ по горло въ воду, вызываютъ общій смѣхъ на всѣхъ каюкахъ, и, наконецъ, при помощи людей изъ прибрежнаго аула, бросившихся на перерѣзъ бѣглеца, ловятъ его и влекутъ обратно, отдѣлавшись только двумя-тремя папахами, упавшими въ суматохѣ въ воду...

Но не всегда однако приключенія обходились такъ дешево. Разъ, на большой глубинѣ, свалился въ воду артиллеристъ и его вытащили полумертвымъ. Въ другой разъ пошелъ на дно со всѣми людьми сильно перегруженный каюкъ парка; людей спасли, а каюкъ остался на мѣстѣ. Были остановки и болѣе печальныя,

вызванныя похоронами четырехъ солдатъ, умершихъ въ теченіе нашего плаванія по арыку. Это были, по словамъ сопровождавшихъ насъ врачей, прямыя жертвы постояннаго вліянія сырости и громадной разницы въ температурѣ дня и ночи, причинъ, которыя за то же время значительно ухудшили состояніе больныхъ и увеличили число ихъ...

Послѣдніе три дня до выхода на Дарью, наша флотилія представляла еще болѣе своеобразную картину. Дѣло въ томъ, что Палванъ-ата изъ узкаго и глубокаго канала превращается въ своихъ верховьяхъ въ быструю, широкую и крайне мелководную рѣку, но съ фарватеромъ по срединѣ. Двигаясь по берегу, Хивинцы уже не могли тянуть здѣсь наши каюки. Въ нихъ запрягли поэтому гуськомъ по пяти лошадей, выставленныхъ по приказанію изъ Хивы, но которыхъ хватило только на часть каюковъ; остальныхъ потянули сами Хивинцы, человѣкъ по 12 каждую, идя по поясъ въ водѣ и оставшись въ однихъ только бараньихъ шапкахъ.

Эта оригинальная конная флотилія, сопровождаемая безпрерывными криками погонщиковъ и тѣмъ не менѣе двигавшаяся еще медленнѣе прежняго, потянулась на слѣдующій день мимо города Хазаръ-аспа, расположеннаго нѣсколько въ сторонѣ отъ арыка, а еще черезъ день, —вышла на Дарью... Разставшись здѣсь съ конями и Хивинцами, мы понеслись, наконецъ, по теченію широкой и многоводной рѣки, раскинувшейся версты на три, и флотилія наша сразу разсѣялась благодаря неумѣлости солдатъ; неожиданно попавшихъ

въ незнакомыя роли лоцмановъ и матросовъ: однихъ понесло вправо, другіе врѣзались въ камыши лѣваго берега, нѣкоторые сѣли на мель... Приключенія эти повторялись довольно часто, но къ вечеру мы все же добрались до Ханки, небольшого городка, расположеннаго ровно въ 30 верстахъ отъ столицы ханства. Вышло, такимъ образомъ, нѣчто неожиданное, никѣмъ не предусмотрѣнное: потративъ цѣлую недѣлю на плаваніе въ 110 верстъ, мы снова очутились въ разстояніи одного перехода отъ Хивы, который мы могли бы совершить безъ особеннаго утомленія въ одинъ день, хотя бы на хивинскихъ арбахъ, не подвергаясь ни сырости, ни безконечномутомленію...Но такова была судьба!

Въ Ханки мы застали весь Туркестанскій отрядъ, приготовлявшійся къ переправѣ. Генералъ Кауфманъ съ своимъ штабомъ былъ на правомъ берегу рѣки, и здѣсь, въ то верстахъ отъ Ханки, въ обширныхъ садахъ, раскинувшихся между каналами Бузъ-япъ и Дортъгулъ, избралъ уже мѣсто для новаго укрѣпленія, предназначеннаго наблюдать за Хивою и служить административнымъ центромъ Аму-Дарьинскаго района. Въ укрѣпленіи останутся изъ Туркестанскаго отряда то ротъ, 4 сотни и 8 орудій, и оно будетъ называться Петро - Александровскъ, чтобы увѣковѣчить на этой далекой окраинѣ имена двухъ Государей, изъ коихъ второй блистательно осуществилъ завѣтную мечту перваго о нѣкогда славномъ «Ховаразмѣ»...

Въ Ханки, гдѣ насъ продержали почти цѣлую недѣлю въ ожиданіи сбора всѣхъ отправляющихся въ

Россію, къ намъ присоединились разныя команды нижнихъ чиновъ, и десятка два офицеровъ, между которыми были генералы Бордовскій, вступившій въ роль адмирала нашей флотиліи, Пистолькорсъ, Колокольцовъ, флигель-адъютантъ графъ Милютинъ, американецъ Макъ-Гаханъ и т. д. Флотилія, вслѣдствіе этого наплыва, превратилась въ цѣлую армаду и въ жаркій полдень 21 августа двинулась наконецъ въ сторону Арала, при звонкой пѣснѣ юнкеровъ, отправлявшихся въ Оренбургское училище и неожиданно огласившихъ широкое раздолье новой русской рѣки роднымъ мотивомъ «Внизъ по матушкѣ...»

Дальнѣйшее наше путешествіе было интересно во многихъ отношеніяхъ. Но слишкомъ 700-верстное плаваніе по Аму, Аральскому морю и Сыръ-Дарьѣ до Казалинска, —гдѣ всѣ мы распростились, быть можетъ на вѣки, и разбрелись по разнымъ концамъ Россіи, — и мое личное слѣдованіе затѣмъ на Кавказъ, черезъ Оренбургъ, Самару и Астрахань, уже не имѣютъ непосредственнаго отношенія къ Хивинскому походу, впечатлѣнія котораго составляли единственную цѣль настоящихъ записокъ. Оставляя, поэтому, все это въ сторонѣ, скажу въ заключеніе, что 9 ноября, ровно черезъ три мѣсяца послѣ разлуки съ Хивой, я вернулся въ Тифлисъ.





4-75



